

# ИЗВБСТІЯ

# императорской

# АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОММИССІИ.

Прибавление къ выпуску 54-му.

Давидъ Г. Хогартъ. Іонія и Востокъ.

Переводъ съ англійскаго П. В. Латышева.



ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія Главнаго Управленія Уделовъ, Моховая, 40.

1914.



# ІОНІЯ И ВОСТОКЪ.

ШЕСТЬ ЛЕКЦІЙ,

ПРОЧИТАННЫХЪ ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ

Пров. 80

ДАВИДОМЪ Г. ХОГАРТОМЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО

П. В. Латышева

подъ редакцією и съ предисловіємъ

Б. В. Фармаковскаго.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Главнаго Управленія Удёловъ, Моховая, 40.
1914.

## Архаическая Іонія и начала ея культуры.

(Предисловіе къ русскому переводу книги Хогарта).

По мфрф того, какъ раскопками въ южной Россіи открываются древнъйшіе слои греческихъ колоній юга Россіи и выясняются формы архаической культуры Іоніи, становится все болье и болье яснымъ то выдающееся значеніе, которое иміло искусство іонійскихъ городовъ побережья Чернаго моря для сложенія характернаго своеобразнаго «скинскаго» стиля. Повидимому, основы этого стиля были созданы іонійцами. Іонійцы были, такимъ образомъ, первыми цивилизаторами общирныхъ областей Скиеіи. Іонійцы совершили свою великую миссію въ древнѣйшую эпоху жизни ихъ колоній на югѣ Россіи, въ эпоху архаическую. Вследствіе этого изученіе «скиюскихъ» древностей и «скиоской» культуры тёснёйшимъ образомъ должно быть связываемо нынт съ изученіемъ архаической іонійской культуры. Формы этой культуры на югъ Россіи, повидимому, сохранили удивительно долго чрезвычайно древнія черты, которыя въ главныхъ центрахъ жизни древняго міра и въ митрополіяхъ колоній исчезли или преобразились въ иныя гораздо ранбе, чёмъ въ колоніяхъ, гдв некоторыя архаическія іонійскія формы держались до самыхъ позднихъ временъ. Поэтому при изучени культуры греческихъ колоній юга Россіи и культуры Скиеїи, стоявшей подъ вліяніемъ культуры колоній, въ высшей степени важно быть знакомымъ съ элементами, изъ коихъ слагалось само древнъйшее искусство іонійцевъ. Проблема происхожденія іонійскаго искусства неразрывно связана съ проблемою «скиескаго» искусства, которое было однимъ изъ древнъйшихъ на почвъ Россіи.

Въ силу изложенныхъ обстоятельствъ, желая облегчить русскимъ археологамъ трудъ ознакомленія съ весьма сложнымъ вопросомъ о происхожденіи іонійской культуры, Императорская Археологическая Коммиссія сочла цѣлесообразнымъ дать на страницахъ своихъ изданій мѣсто русскому переводу лучшаго въ настоящій моментъ труда, посвященнаго проблемѣ іонійской культуры въ ученой литературъ запада. Трудъ этотъ, «Ionia and the East», принадлежитъ перу англійскаго ученаго, профессора въ Оксфордъ Хогарта (Hogarth) и представляетъ текстъ лекцій, читанныхъ имъ въ Лондонъ въ 1909 г. Въ краткой и общедоступной формъ лекціи Хогарта даютъ резюме колоссальной работы науки, касающейся выясненія вопросовъ, связанныхъ съ вопросомъ о происхожденіи древне-іонійской культуры.

Сдъланный П. В. Латышевымъ переводъ труда Хогарта свъренъ съ подлинникомъ мною.

Б. Фармаковскій.

#### Лекція І.

## Введеніе въ проблему.

Предметомъ настоящихъ лекцій является вообще разсмотрѣніе обстоятельствъ, при которыхъ начала существовать эллинская цивилизація въ собственномъ смыслѣ, и, въ частности, изслѣдованіе происхожденія той блестящей іонійской культуры, которую одинъ французскій авторъ назваль «le printemps de la Grèce». Новѣйшія археологическія открытія пролили нѣкоторый свѣтъ на этотъ вопросъ, но — слѣдуетъ признать — внесли также не мало новаго затемненія. Нѣкоторыя изъ этихъ открытій я могу описатъ по первописточникамъ; другія могу до нѣкоторой степени оцѣпить на томъ основаніи, что я принималь участіе въ подобныхъ изслѣдованіяхъ и въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ изучилъ почти всѣ страны восточнаго Средиземья, различныя цивилизаціи которыхъ имѣли сношенія съ Іоніей.

Мит итть надобности много говорить о большомъ интерест вопроса о началь Іоніи не только для вста изучающихъ древность, но, болте того, для вста вообще, изучающихъ цивилизацію. Даже имтя въ виду послъднія открытія въ Спарть, можно сказать безъ колебаній, что Греки западной Малой Азіи дали первый пышный расцвтть того, что мы называемъ чистымъ эллинизмомъ, т. е. греческую цивилизацію, дошедшую до полнаго самосознанія и предназначенную къ достиженію высшихъ предпловъ эллинскаго генія.

Іонійское племя эллинской расы, каковы бы ни были права его на абсолютное первенство въ культурт, во всякомъ случат по своему географическому положенію болте, чтмъ какое-либо иное, служило жизненной связью между Востокомъ и Западомъ и сдтало въ терминологіи Востока свое имя терминомъ для обозначенія всего греческаго народа. Вст, слідящіе за развитіємъ свободныхъ общественныхъ установленій, должны съ особымъ интересомъ обратиться къ той странть, гдт впервые окртила гражданственность эллинскаго типа.

Не только лица, изучающія литературу, но также изучающія всё тё средства, при помощи которыхъ люди сообщаются между собою, знаютъ, что именно въ Іоніи алфавитъ принялъ тотъ окончательный видъ, въ которомъ Грекамъ было суждено распространить его по культурному міру. И кто изъ принадлежащихъ къ міру искусства или интересующихся имъ могъ бы не признавать этого «bel élan de génie, duquel est née la statuaire attique»?

Двъ теоріи были предложены для объясненія внезапнаго появленія чрезвычайно высокой цивилизаціи въ Іоніи въ началь исторической эпохи. Нельзя сказать, что онъ непремънно взаимно исключають одна другую или что та или другая изъ нихъ непремънно ложна. Но объ онъ были предложены скорье какъ гипотезы для объясненія послъдующихъ историческихъ ивленій, чъмъ какъ выводы изъ свидътельствъ доисторическаго времени, и хотя объ онъ получили широкое распространеніе, однако, постановка ихъ была всегда неясной.

Первая теорія связана съ именемъ Эрнста Курціуса, предположившаго существование доисторического индо - европейского населения въ западной Анатоліи. По его митнію, это населеніе не было туземнымъ, но представляло собою болье древнюю переселенческую волну того-же великаго племени, которое должно было отбросить европейскихъ Эллиновъ. Прото-іонійцы, какъ онъ назвалъ отдълившееся и вступившее въ Малую Азію черезъ стверо-западную ея окраину населеніе, утвердили здёсь культуру эллинскаго типа еще ранёе, чёмъ историческое іонійское переселеніе изъ материковой Греціи достигло Азін. И вотъ, вслёдствіе сліянія этой культуры ихъ съ культурой присоединившихся къ нимъ впослъдствии родственныхъ племенъ, а также благодаря стимулу месопотамскихъ вліяній, историческая іонійская цивилизація съ поразительной быстротой дошла до полнаго расцвъта. Эта теорія въ то время, когда была предложена, была довольно правдоподобна, хотя не могла быть доказана. Въ дъйствительности ничего нельзя было привести для иллюстраціи предположенной культуры какого-либо изъ этихъ индо-европейскихъ племенъ ранъе ихъ сліянія. Курціусъ могъ, правда, найти нъкоторое оправданіе для своего до-іонійскаго индо-европейца въ Малой Азіи на основаніи того немногаго, что извъстно о лидійскомъ языкъ, далье на основаніи греческаго преданія о происхожденіи Фригійцевъ и, наконецъ, на основаніи правдоподобнаго вывода относительно расоваго характера некоторыхъ до-іонійскихъ элементовъ въ Іоніи, какъ напр. лелегскихъ и карійскихъ. Всѣ-же дальнъйшіе выводы остались «висящими въ воздухъ».

Вторая теорія явилась результатомъ послѣдующихъ открытій въ области доисторической цивилизаціи. Эта теорія приняла форму общаго утвержденія, что іонійская цивилизація по существу являлась пережиткомъ эгейской, была «Nachleben mykenischer Cultur». Не было, однако, документовъ ранней іонійской культуры, которыхъ было бы достаточно для подтвержденія или опроверженія этого взгляда, представлявшаго, пожалуй, въ главномъ выводъ, основанный на данныхъ Гомера. Сформировавшійся, по предположенію многихъ, при іонійскихъ дворахъ эпосъ разсматривался какъ отраженіе послѣ микенской цивилизаціи. Егдо, подобная цивилизація существовала въ Іоніи.

Какъ я уже указалъ, эта теорія не исключаеть непремінно первую. Наобороть, ее возможно было бы считать дополнительной и объяснительной, определяющей характеръ первоначальной культуры, въ которой участвовали оба родственныя споспъществовавшія племени теоріи Курціуса. Но, насколько мнъ извъстно, никто изъ предлагавшихъ вторую теорію никогда точно не выясняль, оба-ли эти племени ранъе вполнъ участвовали въ эгейской цивилизаціи, или же только одно изъ нихъ; пребывала-ли эта цивилизація изстари на западномъ малоазіатскомъ берегу, или же была введена только іонійскимъ переселеніемъ, и принимали-ли вообще участіе въ этой цивилизаціи прото-іонійцы. Придерживавшіеся взгляда, изложеннаго по существу въ самос последнее время профессоромъ Ridgeway'емъ, по которому лелегское племя западной Малой Азіи находилось въ близкомъ родствъ съ европейскимъ пеласгическимъ, а последнее явилось творцомъ микенскихъ произведеній, были склонны полагать, что малоазіатское побережье съ давнихъ поръ было причастно къ эгейской культуръ. Они не могли, однако, привести достаточныхъ археологическихъ данныхъ для того, чтобы вывести свою теорію изъ области гипотезъ. За исключениемъ Гиссарлика на крайнемъ съверо-западъ и одного или двухъ пунктовъ территоріи Каріи и Родоса на крайнемъ югѣ, нигдѣ восточное побережье Эгейскаго моря не обнаружило чего-либо принадлежащаго эгейской культуръ. Приверженцы объихъ теорій высказывали также, хотя и въ нёсколько неопредёленныхъ выраженіяхъ, что тотъ импульсъ, который заставилъ культуру достигнуть высшей степени развитія, сравнительно съ господствовавшей ранте либо въ той области, изъ которой вышли колонисты, либо среди прибрежнаго населенія самой Малой Азіи, въ значительной степени возникъ благодаря соприкосновенію Іоніи съ нѣкоторыми древнѣйшими цивилизаціями Востока, и особенно съ месопотамской. Однако, полагали, что древніе Іонійцы не имъли непосредственныхъ сношеній съ этой областью, а имъли только косвенныя при помощи посредствовавшихъ культуръ. Онъ передавали вліяніе Востока какъ сушей, такъ и моремъ, и среди нихъ главное мъсто занимали сиро - каппадокійская или «хиттитская» культура, распространявшая свое вліяніє черезъ Фригію и Лидію, и финикійская, въ теченіе послъ-эгейскаго темнаго въка расширявшая свою торговлю въ западномъ направлении. Благодаря такимъ сношеніямъ, Іонійцы получили образецъ торговой культуры и узнали нъкоторые факторы, необходимые для ея развитія, именно, азбучное письмо и монетный обмънъ, и въ то-же время познакомились съ пріемами, примънявшимися въ промышленности и въ искусствъ въ тъхъ мъстахъ, гдъ эти отрасли культуры достигли высокаго развитія. Получая такое поощреніе, природный геній іонійской расы развился замічательно быстро. Онъ скоро переросъ своихъ наставниковъ и въ пъкоторомъ отношеніи самъ сталъ ихъ учителемъ, отчасти благодаря дальнѣйшимъ колонизаціоннымъ усиліямъ, съ которыми Іонія выдвинула Іонійцевъ далеко за предёлы колыбели первоначальной ихъ цивилизаціи. Особенно подверглась этой реакціи та страна, изъ которой вышли первые колонисты, а именно самая восточная часть Греческаго полуострова, и аттическая культура въ большой степени была обязана своимъ подъемомъ этому іонійскому генію.

Тѣ-же предположенія, которыя существовали относительно происхожденія іонійской цивилизаціи, отчасти были высказаны также насчеть происхожденія всей той древнѣйшей цивилизаціи въ Малой Азіи, которую позднѣйшіе Греки приписывали колонизаціи изъ Европы, но отличали какъ дорійскую или эолійскую. Полагали, однако, что іонійскимъ колонистамъ вынало на долю поселиться среди расы, болѣе родственной эллинской, чѣмъ были карійскія племена на юго-западномъ берегу М. Азіи или мизійскія на сѣверномъ. Вслѣдствіе этого іонійское развитіе оказалось наиболѣе мирнымъ и быстрымъ и достигло болѣе высокаго уровня культуры.

Я полагаю, что вышеизложенное представляеть собою правильное резюмэ наиболье распространеннаго мнынія, основаннаго на изслыдованіяхь и аргументахь многихь авторитетовь, писавшихь во второй половинь минувшаго стольтія. Однако, это мныне должно было остаться только таковымь. Происхожденіе какой-либо отдыльной древней культуры непремыню является вопросомъ археологіи. У какой-либо иной культуры, современной зарожденію новой, могла уже существовать литература, которая случайно могла дать намекь на подобное событіє. Однако, едва-ли возможно ожидать, что такіє намеки дадуть что-либо иное, кромь тусклаго и неопредьленнаго освыщенія, если ех hypothesi

мы занимаемся изследованіемъ отдаленнаго времени, предшествовавшаго развитію у челов'яка живого интереса къ жизни чужихъ народовъ. Въ этомъ частномъ случав мы обсуждаемъ происхождение цивилизации, которая была дъйствительно самой древней, давшей развитие какой-либо изъ существующихъ, вдохновленныхъ подобнымъ интересомъ литературъ. Показанія литературы, относящіяся къ возникновенію іонійской цивилизаціи, могуть быть получены изъ источниковъ, изъ которыхъ древнёйшіе необходимо были поздиве его на нъсколько стольтій. Безъ номощи археологіи эти указанія ръдко могуть быть поняты и никогда не могутъ быть безошибочно использованы. Таковыми являются греческія записи м'єстныхъ преданій, греческія археологическія указанія о фактахъ прошедшаго времени и греческія археологическія умозаключенія, изложенныя писателями ранке, чемь были установлены какіе-либо объективные образцы для оцёнки показаній археологіи. У насъ им'єются примъры подобной литературы, сознательно или безсознательно касающейся древней исторіи эллинской цивилизаціи, съ одной стороны въ вид'є собранія пъсенъ, составлявшихъ основу во всякомъ случат Гомеровской Пліады и большей части сохранившихся киклическихъ отрывковъ, и, съ другой стороны, въ видъ исторической работы, написанной азіатскимъ Грекомъ, человъкомъ большой проницательности и эрудиціи, въ пятомъ Р. Х. Геродотъ не только повъствовалъ о многихъ предшествовавшихъ фактахъ, но сообщаль также современныя ему, относящіяся къ тому-же вопросу мъстныя преданія. Въ дальнъйшемъ я буду часто ссылаться на эти источники; теперь-же наномню о двухъ фактахъ въ подтверждение моего убъжденія относительно сравнительной трудности пониманія указаній древивишей литературы и опасности примъненія ихъ безъ помощи указаній археологін въ такомъ вопросъ, какъ возникновеніе цивилизаціи. Во-первыхъ, самое тщательное изучение Гомеровскаго эпоса совершенно не дало ученымъ возможности точно опредёлить культуру, нашедшую въ немъ отражение, и то относительное положеніе, которое она занимала въ эволюціи эгейскаго человъка, но, наоборотъ, стало причиной упорнаго предрасположения къ ошибкамъ въ опредёлении временъ и мёстъ его высшаго развития. Во-вторыхъ, изъ числа дошедшихъ до насъ греческихъ авторовъ одинъ только Геродотъ далъ нъкоторыя опредъленныя указанія о замъчательной древней культуръ восточной Малой Азіи, а именно спро-каппадокійской или хеттской; однако, его указанія почти не возбудили интереса, и еще за одно покольніе до насъ этой культуръ совершенно не придавали значенія. Дъйствительно, еще должна быть сдёлана оцёнка величины необходимой связи, бывшей у нея съ той самой греческой цивилизаціей, къ которой Галикарна сецъ обнаружилъ столь значительный интересъ.

Поэтому вся тяжесть приведенія доказательствъ въ этомъ изследованіи падаетъ теперь, какъ и ранве, на археологію. По, какова бы ни была компетенція археологіи въ наши дни, еще въ концѣ девятнадцатаго вѣка она несомнънно была слишкомъ слаба, чтобы представить какія-либо данныя. Прежде всего, археологія должна была бы съумьть познакомиться съ множествомъ разнообразныхъ вещественныхъ документовъ для освъщенія не только самой іонійской культуры въ древивишихъ стадіяхъ ся развитія, но и того предшествовавшаго состоянія, въ которомъ находилось первобытное населеніе западной Малой Азіи и будущіє колонисты изъ Европы въ теченіе нікотовремени до персхода ихъ черезъ Эгейское море. Далъе, если и быть признаны достаточными сведенія археологіи о болес значительныхъ восточныхъ цивилизаціяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ, какъ предполагали, развивалась іонійская культура, то она должна была располагать одинаковыми познаніями и о посредствовавшихъ культурахъ, шаходившихся на сухомъ и морскомъ путяхъ, по которымъ должны были распространяться въ западномъ направленія вліянія Месопотамін и Нила. Однако, что мы видимъ въ дъйствительности? Позволю себъ вкратцъ указать, каково было положение дела въ конце девятнадцатаго века, подразумевая, понятно, что нынъ обстоятельства измънились во многихъ отношеніяхъ.

Въ отношенін самой Іонія исторія мѣстныхъ документовъ, касающихся древнѣйшихъ стадій ен культурнаго развитія, представлялась чрезвычайно краткой. Въ продолженіе прошлаго поколѣнія производители раскопокъ потратили такъ же много времени и денегъ въ областяхъ западной Малой Азіи, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ вокругъ Средиземнаго моря. До 1900 г., въ продолженіе почти четверти вѣка, велось въ большихъ размѣрахъ изслѣдованіе Пергама. Ранѣе этого начались британскія раскопки въ Галикарнассѣ и Книдѣ, и были закончены развѣдочныя изслѣдованія нѣкоторыхъ мѣстностей въ нижней долинѣ Меандра. Вудъ производилъ изслѣдованія города и храма въ Эфесѣ, но затѣмъ оставилъ ихъ; Австрійскій Археологическій Институтъ снова открылъ городъ и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ производилъ тамъ вторичное изслѣдованіе. Магнезія на Меандрѣ, какъ полагали, открыла свои тайны и уступила всю добычу, достойную вывоза, Гуману и его сподвижникамъ. Изслѣдованіе Пріены закончено было Вигандомъ и начато было изслѣдованіе Милета.

Однако, по поводу всёхъ этихъ изслёдованій, изъ которыхъ многія являются весьма значительными предпріятіями, можно сказать одно: они ни разу не дали возможности обнажить какой-либо слой съ остатками, которые могли бы быть отнесены либо къ раннему утру, либо, еще менёе, къ зарё эллинской цивилизаціи въ западной Азіи. Наиболёе приблизились къ первобытнымъ слоямъ британскіе изслёдователи. Ньютонъ имёлъ счастіє найти въ Бранхидахъ нёкоторые остатки іонійскаго искусства седьмого и шестого вёковъ, а Вуду удалось спуститься въ Эфесё до остатковъ Артемизія, относящихся къ послёднему изъ этихъ столётій; но затёмъ онъ вдругъ остановился.

Почти всё прочія большія раскопки производились безъ видимаго намёренія изслёдовать древнёйшіе слои. Въ Пергамі, Магнезіи и Пріенів изслёдователи ставили себів задачей обнаруженіе эллинистических и греко-римских матеріаловь, главнымь образомъ архитектурнаго характера, и избиравшіеся пункты не относились къ такимъ, которые могли бы подать добрую надежду на открытіе чего-либо принадлежащаго боліве древнему періоду. Постройка римскаго города Эфеса должна была произойти па одномъ изъ пунктовъ, которые были расположены надъ слоями, отложившимися какъ результать обитанія со времени первыхъ дней Іоніи; однако, въ теченіе десятилітихъ раскопокъ австрійскіе изслідователи города не достигли этихъ слоевъ и удовольствовались открытіемъ мостовыхъ построекъ императорскаго времени.

Правило, указанное выше, т. е. состоящее въ томъ, что раскопки, производившіяся въ значительныхъ размѣрахъ въ эллинской Азіи, до сихъ поръ не затрагивали древнѣйшихъ слоевъ, имѣетъ одно замѣтное исключеніе: я разумѣю, конечно, изслѣдованіе Гиссарлика Шлиманомъ и Дёрпфельдомъ.

Я не имѣю надобности напоминать, что здѣсь до самаго основанія была произведена развѣдка ранняго поселенія, и что были изслѣдованы послѣдовательныя наслоенія, которыя содержали документы, относящіеся къ значительно болѣе отдаленному времени, чѣмъ древнѣйшій періодъ эллинской культуры въ Малой Азіи. Однако, независимо отъ долго господствовавшаго общаго предубѣжденія противъ признанія причинной связи между доисторической и исторической культурами эллинской области, особыя условія Гиссарлика задерживали признаніе учеными связи между его остатками и іонійскимъ вопросомъ. Этотъ пунктъ расположенъ сравнительно далеко отъ той части анатолійскаго побережья, гдѣ первоначально развилась высшая эллинская культура. Остатки болѣе древнихъ и самыхъ значительныхъ періодовъ въ Гиссарликъ

принадлежать къ типамъ, отличающимся въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отъ общей культуры доисторической Греціи и совершенно не наблюдаемымъ въ Іоніи. Въ дѣйствительности отнесенные къ началу историческаго періода остатки были скудны и обнаруживали мѣстный упадокъ, тогда какъ другіе, которые также могли быть отнесены къ этому періоду, были смѣшаны со слоями болѣе древнихъ періодовъ, и въ опредѣленіи ихъ значенія произошла ошибка. Въ результатѣ оказалось, что изслѣдованіе Гиссарлика съ начала до конца пе въ состояніи было повліять существенно на обсужденіе іонійской проблемы.

Вел'вдствіе этого ученымъ оставалось въ понскахъ древн'в шихъ вещественныхъ документовъ іонійской исторіи обратиться преимущественно къ пезначительному числу сравнительно позднихъ іонійскихъ архитектурныхъ и скульитурныхъ памятниковъ, изъ которыхъ очень немногіс были пайдены въ самой Іоніи и немного больше происходило съ территоріи Карін или съ Эгейскихъ острововъ, особенно съ Делоса. Затемъ могли оказать помощь монеты, изъ которыхъ древивния были отнесены ко времени не ранве седьмого въка, и очень небольшое число архаическихъ надписей, изъ которыхъ самыя древнія были отнесены не къ такому-же раннему періоду. Правда, въ небольшомъ числь были открыты мъстные остатки твореній рукъ человъческихъ, которые были признаны болъе древними. Таковы были извъстныя изображенія «Сезостриса» на скалахъ Кара-Бель, «Ніоба» и нівкоторые другіе первобытные остатки на горъ Сипилъ, а также разрушенная «гробница Тантала» въ эолійской Смирнъ и нъкоторые слъды смежнаго поселенія, алтарей, укръпленій и обсерваціонныхъ пунктовъ на лежащихъ позади холмахъ. Однако, изображенія «Сезостриса» и «Ніобы», какъ сиро-каппадокійскіе памятники педолговременнаго чужеземнаго нашествія изъ отдаленной глубины страны, оставлялись безъ вниманія, и въ Іоніи одни только скудные остатки «гробницы Тантала» могли свидътельствовать о прото-іонійской цивилизаціи.

Если мы обратимся къ странамъ, которыя одновременно съ Іоніей развивались на материкѣ, то увидимъ, что положеніе археологіи было и здѣсь не многимъ лучше. Съ археологической точки зрѣнія Лидія какъ ранѣе была, такъ и теперь остается наименѣе продуктивной областью Малой Азіи, несмотря на торговлю, культуру и могущество, принадлежавшія ей, по свидѣтельству исторіи, въ эпоху формированія іонійской цивилизаціи. Научныя раскопки на лидійской почвѣ не производились. Неизвѣстны мѣстные памятники сколько-нибудь значительные, которые были бы признаны лидійскими. Въ Лидіи не было найдено несомнѣнно

лидійскихъ надписей. Для моей настоящей цѣли сказаннаго достаточно. Въ одной изъ слѣдующихъ лекцій я возвращусь къ Лидіи, чтобы полиѣе выяснить то положеніе, въ которомъ она должна стоять по отношенію къ іопійской проблемѣ.

Палве, что можно сказать о смежныхъ земляхъ на югь и на свверь? Частичныя раскопки Ассарлика ранве 1900 г. указывали намъ, что эгейское вліяніе или, можеть быть, пебольшое число эгейскихъ колонистовъ въ исходії бронзоваго въка перешло въ Карію и вызвало заносную культуру ничтожпаго значенія. Палже изъ греческаго преданія можно было почерпнуть нёчто большее, по археологическихъ доказательствъ не было. Немного болъе полныя свъдънія имълись относительно большого сосъдинго острова Родоса ІІ здъсь древивашіе мъстные документы, именно содержавшіеся въ некоторыхъ могилахъ въ г. Ялисъ, показали участіе въ позднъйшемъ развитіи эгейской цивилизацін; стало возможно провести исторію черезъ темную пропасть между эгейской и эллинской эпохами, Открытія братьевъ Биліотти въ Камиръ освътили производительную культуру, дъйствовавшую въ седьмомъ столътіи до Р. Х. и, очевидно, связанную съ культурой ранняго эллинскаго періода въ западныхъ греческихъ странахъ, со включеніемъ южной Италіи, и въ Этруріи. Но кромѣ этой связи, ученые усмотръли также связь съ не-греческой культурой, особенно же съ одновременной египетской. Для объясненія этого они обратились къ посредничеству Финикійцевъ, напоминая намъ о томъ удобномъ положеніи, которое Родосъ занималъ по отношению къ западнымъ морскимъ путямъ этого семитическаго народа. Могилы Камира заставили археологовъ въ большей степени, чъмъ чтолибо иное, за исключеніемъ, пожалуй, некоторыхъ открытій на Кипре, о которыхъ я буду говорять впоследствін, согласиться съ обычнымъ мненіемъ о значительныхъ и разпообразныхъ обязательствахъ Грецін передъ Фипикіей.

На сѣверѣ отъ іонійскаго пояса любопытные храмовые рельефы Асса создали впечатлѣніе, что эолійскій эллинизмъ издавна находился въ тѣспой связи съ не-эллинскими вліяніями, оказывавшими на него могущественное воздѣйствіе, а нѣкоторыя другія открытія въ Мизіи, особенно Неандрійская капитель съ волютой и древияя Неандрійская постройка, по предположенію храмъ, еще болѣе укрѣпили этотъ взглядъ. Обильная добыча изъ могилъ Мирины почти полностью относится къ эпохѣ слишкомъ поздней для того, чтобы быть поучительной въ вопросѣ о возникновеніи Іоніи. Только случайныя находки изъ эолійскихъ побережныхъ кладбищъ вь Кимѣ, Эгахъ и Питанѣ, повидимому, подтверждали данныя Асса. Однако, никто не рѣшался опредѣлить, откуда

и какимъ образомъ восточныя вліянія проникли къ греческимъ колонистамъ, и насколько значительную предшествовавшую культуру они сами принесли изъ-за моря.

Этотъ последній вопросъ проблемы, а именно, вопросъ о культурномъ богатствъ, которымъ обладали ранніе эллинскіе колонисты во время ихъ отправленія изъ Европы, является наименте выясненнымъ изъ встхъ факторовъ. Но прежде чёмъ разсматривать его, чтобы покончить на время съ Азіей, подведемъ итоги свъдъніямъ, которыми наука располагала до 1900 г., относительно въроятныхъ путей проникновенія въ Іонію вліяній Месопотаміи и Египта. Было признано, что если эти вліянія направлялись сухимъ путемъ, то они должны были проникать черезъ область недавно вновь открытой культуры въ восточной Малой Азін и стверной Сирін, которую ученые называли «сиро-каппадокійской» или «хиттитской». Звенья возможной цёпи отношеній, дёйствовавшихъ въ западномъ направленіи, были намічены благодаря наблюденіямь Перро и Рамзая напы присутствіемъ сиро-каппадокійскихъ чертъ въ древнѣйшиемъ монументальномъ искусствъ Фригіи, и благодаря основанному на скульптурныхъ произведеніяхъ на скалахъ западной Лидіи и иныхъ свидётельствахъ памятниковъ и преданій блестящему заключенію Сэйса, что Лидія ивкогда была «Хиттитской сатрапісй». Однако, по разнымъ причипамъ этой цёпи не придавали большого значенія. Ученые болье склонялись къ мивнію, что вліянія Востока, если только они вообще распространялись сухимъ путемъ, достигли берега скоръе черезъ посредство ранняго распространенія населенія Фригіи въ стверо-западномъ направленіи, чёмъ черезъ Лидію, которая, какъ полагали, ранве утвержденія династіи Мермнадовъ въ началѣ седьмого вѣка до Р. Х. была еще сравнительно варварской и не имъвшей значенія страной и была обязана большей частью своей высшей культуры рефлективнымъ вліяніямъ самой Іоніи. И Фригія, въ свою очередь, считалась въ большомъ долгу передъ подобными рефлективными вліяніями за культуру, оставившую намъ великоленные намятники въ скалахъ бассейна Сангарія и, въ частности, за ея азбучную систему письма; въ то-же время связь между ея древней культурой и сиро-каппадокійской хотя и предполагалась, но не могла считаться достовёрнымъ или важнымъ факторомъ въ эволюціи западной культуры, пока по сю сторону Галиса было открыто едва лишь около полдюжины широко разбросанныхъ памятниковъ каппадокійскаго характера, а на другой сторон'в его не было найдено ни одного памятника фригійскаго характера. Фактически вся область сиро-каппадокійской цивилизаціи была еще слишкомъ мало извъстной, а памятники ея къ съверу

отъ Тавра—еще слишкомъ малочисленными и разбросанными для того, чтобы при обсужденіи вопроса о происхожденіи западной культуры ученые могли придавать большое значеніе вліянію этой цивилизаціи. Несмотря на неоднократно высказанные взгляды Рамзая, Сэйса, Перро и другихъ, продолжало существовать мнѣпіе о «хиттитской» цивилизаціи вообще, какъ о спрійской, лишь частично и временно распространившейся па сѣверъ отъ Тавра и передававшей свое вліяніе скорѣе моремъ черезъ Финикійцевъ Сиріп, чѣмъ континентальными путями Малой Азіи.

Дъйствительно, именно Финикійцамъ ученые продолжали приписывать ту значительную сумму развитія, которою, по общему мнёнію, греческіе народы были обязаны Востоку. На основаніи свид'єтельства многихъ предметовъ бол'є совершеннаго изготовленія изъ числа найденныхъ среди микенскихъ остатковъ, особенно такихъ, которые, повидимому, имъли отношение къ культу, время начала действительнаго вліянія Финикійцевь на Эгейскую область многіе еще относили далеко вглубь до-эллинскаго періода. Главныя стоянки на западномъ морскомъ пути Семитовъ были открыты на Кипрт, Родост и Критъ. Что касается Кипра, то послъ открытія замъчательнаго сокровища Саламинскихъ могилъ въ Энкоми выяснилась необходимость тщательнаго пересмотра обычнаго предположенія о финикійскомъ происхожденін кипрскаго искусства. Но постоянное приписывание восточнаго происхождения многимъ изълучшихъ предметовъ въ этомъ сокровище и споръ относительно датировки всей находки затемнили смыслъ ен указаній, несмотря на то, что Мирсъ и Рихтеръ дали правильную одънку фактовъ въ изданномъ ими въ 1899 г. «Catalogue of the Cyprus Museum». Далье, арханческая цивилизація Родоса считалась въ долгу передъ Финикіей главнъйше благодаря свидътельству уже упомянутыхъ выше предметовъ, найденныхъ къ Камиръ, а цивилизація Крита — вслъдствіе находки древнихъ бронзъ въ Идейской пещеръ. Къ этимъ археологическимъ наблюденіямъ присоедините сильную в ролтность образованія первобытнаго эллинскаго искусства и торговли подъ воздействіемъ финикійскаго вліянія, въроятность, основанную на указаніяхъ Гомера и утвержденіяхъ греческихъ археологовъ-историковъ, на раннихъ Фиванскихъ легендахъ, на филологическихъ объясненіяхъ именъ тъхъ греческихъ мъстностей и божествъ, которыя, повидимому, не имъли индо-европейскаго происхожденія и, наконецъ, но не въ меньшей степени, на неоспоримомъ пока финикійскомъ происхожденіи іопійскаго алфавита. Если Вы все это присоедините, то Вамъ не покажется удивительнымъ, что протесты, высказанные Саломономъ Ренакомъ въ его «Mirage Oriental» и Артуромъ Эвансомъ въ его первыхъ статьяхъ о критскомъ письмъ, не ослабили существенно позицію, занятую Семитами. Ученые продолжали считать достаточнымъ уступить лишь немного мъста вліяніямъ Месопотаміи, которыя передавались сухимъ путемъ черезъ сиро-каппадокійскую область, и вліяніямъ Египта, которымъ подвергались греческіе солдаты и купцы, передвигавшіеся изъ западной Малой Азіи въ долину Нила во времена Новой имперіи и обратно. Но передачу по крайней мъръ девяти десятыхъ того стимула Востока, который дъйствовалъ на нарождающуюся культуру арханческой Эллады, ученые продолжали приписывать «степенному негоціанту Тира».

Наконецъ, посмотримъ, каковы были тѣ взгляды, которые существовали относительно самихъ Іонійцевъ и относительно предполагаемаго культурнаго развитія, съ которымъ они двинулись въ путь. По этимъ вопросамъ возможно сказать лишь немногое, такъ какъ вполив опредвленнаго на нихъ взгляда не существовало. Дъйствительно, слишкомъ мало еще знали первобытную Грецію. Такъ, одни доказывали, что колонизація не вся цёликомъ вышла изъ греческихъ гаваней, но отчасти изъ внутренней Оракіи черезъ проливы. Однако, такая возможность совершение не освещала культуры колонистовъ, такъ какъ первобытная Оракія еще менёе была извёстна, чёмъ первобытная Греція. Немногіе изъ археологовъ обращали вниманіе на раннюю средне-европейскую культуру позднъйшаго періода бронзоваго въка и древнъйшаго періода жельзнаго въка, остатки которой были найдены въ изобилін, особенно въ верхней и средней частяхъ бассейна Дуная. Здёсь, какъ они указывали, было доказательство того, что сверныя племена спустились въ Грецію не изъ совершенно варварской области. Однако, это полезное замізчаше не могло оказать вполнъ своего дъйствія вслъдствіе укоренившагося предрасположенія считать, что Эллины вышли прямо изъ первоначальной своей родины въ Азіи черезъ крайній Востокъ Европы, не смъщиваясь съ среднеевропейскими «варварами».

Другіе ученые въ стремленіи къ выясненію этого фактора проблемы стали испытующе обращать взоры къ микенскимъ и послії-микенскимъ остаткамъ Аттики и сосіднихъ береговъ. Но даже ті, которые весьма основательно полагали, что содержимое древнихъ могилъ въ Мениди и въ Спаті, а также «микенскіе» черепки, найденные въ самомъ нижнемъ слой на Аоинскомъ акрополі, и древности Эгинскаго клада захватываютъ весь періодъ, приписываемый обыкновенно іонійской колонизаціи, и свидітельствують о культурі, которая не могла не иміть сильнаго воздійствія на колонистовъ раніте ихъ

AVERTAIN TO JOIL TO SEE U. TO SEE

выселенія,—даже эти ученые затруднялись разсматривать микенскіе или послѣмикенскіе предметы какъ произведенія культуры, которая могла сама имѣть въ какой-либо части іонійскій характеръ.

Для многихъ варіантовъ теоріи, затрагивающей вопросъ, «кто изготовиль предметы, названные микенскими», какъ выразился проф. Ridgeway, нѣкоторые пункты долго оставались почти безъ исключеній общими; именно, существовало общее миѣніе, что эти предметы создаль народъ, совершенно отличный отъ Іопійцевъ, что эти послѣдніе пришли съ сѣвера въ концѣ бронзоваго вѣка, и что ихъ древиѣйшія усилія на поприщѣ искусства выразились въ геометрическомъ «дипильскомъ» стилѣ, который ни въ какомъ отношеніи не былъ эгейскимъ.

Возраженія противъ различныхъ положеній этой теоріи, принятой отпосительно происхожденія іонійской цивилизаціи, были очевидны, и уже высказаны. Пожалуй, наиболее очевидное изъ нихъ затрагивало последній пункть, котораго я касался, а именно поступать, что эта цивилизація въ значительной части была обязана своимъ началомъ колопистамъ изъ расы, не создавшей въ теченіе какого-либо предшествовавшаго періода своихъ переселеній ничего дъйствительно художественнаго, ничего, по крайней мъръ, такого, чему было бы найдено фактическое доказательство, несмотря на то, что предпоследнимъ этапомъ колонистовъ было прохождение по хорошо изследованной почве Аттики. Даже если «динильскія» издёлія могли быть приняты какъ доказательство нарождавшагося іонійскаго искусства, они относились, повидимому, къ последующему за колонизаціей періоду. Вообще предполагали, что колонисты переправились послъ весьма краткаго пребыванія въ западной Грецін, и что вся ихъ подготовка заключалась въ исключительномъ «врожденномъ инстинктъ гуманизма». Встрътивъ на противоположномъ берегу свъжее и могучее дыханіе Азіи, этотъ инстинктъ долженъ былъ оплодотвориться совершенно повымъ эмбріопомъ цивилизаціи.

Конечно, въ этой давно принятой теоріи іонійскаго переселенія есть нѣкоторая доля истины. Однако, научный умъ, воспитанный въ школѣ эво люціи, не можеть не остановиться на отсутствіи причинности и на внезапности развитія, заключающихся въ объясненіи такого рода. Въ частности, довольно затруднительно признать «врожденный инстинктъ гуманизма» единственнымъ или хотя-бы главнымъ активомъ странствовавшаго народа, который черезъ очень небольшое число поколѣній долженъ былъ развить наиболѣе высокую артистическую и общественную культуру вѣка, культуру, сверхъ того,

строго индивидуальную. Дъйствительно, повърить этому возможно находясь подъ обаяніемъ духа Отфрида Миллера и его школы эллинистовъ, столь долго не признававшей у греческой культуры какого-либо иноземнаго родства. Даже нынъ еще не вполнъ исчезло предубъждение этой школы противъ включенія происхожденія эллинской цивилизаціи въ число вопросовъ, допускающихъ научное эволюціонное объясненіе. Какъ въ Англіи, такъ и въ Германіи эллинизмъ настолько превратился въ культъ, что, повидимому, онъ еще теперь имъетъ приверженцевъ, которымъ трудно допустить обязательства его передъ чемъ-либо инымъ, кроме озарения свыше. Происхождение Грсковъ отъ прежде существовавшихъ непросвещенныхъ культуръ было отвергнуто слишкомъ рыяными эллинистами въ выраженіяхъ, которыя обнаружили, что что они считаютъ такое предположение чуть-ли не нечестиемъ. Не допуская никакой болбе матеріальной причинности, чёмъ смутныя мёстныя вліянія воздуха и свъта, горъ и моря, они желали бы принять появление эллинизма на свътъ какъ чудесное зарождение, подобно происхождению его богини Авины изъ головы Зевса.

Далъе, было сдълано возражение противъ того пункта въ принятомъ ученіи, который исходиль главнёйше оть Эрнста Курціуса. Согласно этому пункту, іонійскіе колонисты нашли на противоположномъ берегу Эгейскаго моря прото-іонійское племя, близкое родство и культурное сочувствіе котораго имъли больщое значение для быстраго развития послъдующей мъстной цивилизацін. Однако, на этомъ возраженій нельзя было настанвать изъ-за простой невозможности доказать положение обратное теоріи, или даже привести въ его пользу что-либо им'вющее значеніе. Противъ очевиднаго вопроса, «гдів-же археологические остатки этихъ прото-Іонійцевъ?» имфется наготовъ не менфе очевидный и для того времени достаточный отвътъ, что западная Малая Азія крайне недостаточно еще изслёдована, и что въ ея древивишихъ містахъ поселеній почти совершенно не производились раскопки. Какими располагали мы вещественными документами іонійской цивилизаціи, которые не являлись показателями нёкоторой возмужалости? Въ частности, напримёръ, какія были въ нашемъ распоряженіи надииси, которыя обнаруживали формы, отмъчавшія переходь отъ родственныхъ финикійскихъ? Если документы младенческой іонійской культуры еще не были открыты, кто сомнёвался въ существованіи таковыхъ? И если предстояло еще ихъ найти, то же оставалось сдѣлать и по отношению къ прото-іонійскимъ документамъ. Въ то время этотъ отвътъ не могъ быть отвергнутъ. Его пельзя отвергнуть и теперь.

Но наибольшему обсужденію въ принятой теоріи подверглось третье положеніе, а именно, что Финикійцамъ принадлежала роль главныхъ дѣйствующихъ лицъ по передачѣ восточныхъ вліяній въ Іонію, такъ какъ это положеніе заключало въ себѣ меньше вѣры и болѣе знанія. Оно было основано на истолкованіи большого количества историческихъ, болѣе или менѣе хорошо удостовѣренныхъ, данныхъ и не зависѣло отъ доисторическихъ вѣроятностей въ такой степени, какъ другія положенія. Финикійцы, вліянію которыхъ на греческую цивилизацію Отфридъ Миллеръ и его послѣдователи придавали наибольшое значеніе, пріобрѣли большую силу при позднѣйшей школѣ германскихъ историковъ, однимъ изъ наиболѣе выдающихся вождей которой былъ Бузольтъ. Но въ послѣдніе годы девятнадцатаго столѣтія наступила реакція, и притязанія Семитовъ часто стали горячо оспаривать.

Чувствовалась необходимость въ нѣкоторыхъ сильныхъ возраженіяхъ противъ признанія за финикійскимъ посредничествомъ въ искусствъ такого значенія, которое придала ему школа Бузольта. Во первыхъ, несмотря на то, что сама родина Финикійцевъ уже давно была хорошо доступна для изученія и еще въ началъ шестидесятыхъ годовъ была довольно широко изслъдована, здёсь было обнаружено замёчательно мало памятниковъ, которые свидётельствовали бы о творчествъ въ области искусства. Послъ того какъ предметы сомнительнаго происхожденія, которые могли быть изготовлены въ другихъ частяхъ Сиріи, и раннія кипрскія древности, найденныя не въ Китіи или въ иныхъ извъстныхъ финикійскихъ поселеніяхъ, подверглись отводу, не оставалось почти никакихъ свидетельствъ о финикійскомъ искусстве до эллинскаго въка. Во-вторыхъ, имълось возражение, что такое эклектическое, производное и не прогрессивное искусство, каковымъ было финикійское даже по изображенію тёхъ, которые желали принисывать ему обширнейшій рядъ произведеній, едва-ли могло оказать значительное вліяніе на такой сильный и искрений артистическій духъ, какимъ обладали ранніе Греки. Въ-третьихъ, многіе, какъ напр. Radet въ своемъ сочиненіи о Лидіи, справедливо полагали, что вопросъ о возможныхъ смънявшихся посредникахъ между Востокомъ и Западомъ еще не былъ въ достаточной степени подвергнутъ обсуждению. Наиболъе обоснованныя посылки въ теоріи, построенной въ защиту Семитовъ, не избъжали нападокъ. Въ возраженияхъ указывалось, что значение свидътельствъ Гомера въ пользу ея было сильно преувеличено, въ виду того, что превосходство какъ въ мореходномъ дёлё, такъ и въ произведеніяхъ искусства въ эпост приписывается не Семитамъ, а богамъ или Грекамъ. Артуръ Эвансъ

сообщилъ о своемъ открытіи па Критѣ древняго письма, которое не имѣло ничего общаго съ финикійской системой, и болѣе чѣмъ намекнулъ о своемъ намѣреніи поднять вопросъ о предполагаемой зависимости Европы отъ Финикіи даже въ отношеніи письма. Вообще-же, хотя и выступивъ во всеоружіи, антисемиты не отличались численностью, и Финикійцы, вообще говоря, сохранили занятую позицію.

Ни въ какомъ случав нельзя утверждать, что все то, что въ 1900 г. было спорнымъ, въ 1908 г. сдвлалось хорошо обоснованнымъ. Во многихъ отношеніяхъ все-же обоснованность улучшилась. Мпого сввта было пролито вновь, и о немъ я постараюсь сообщить вамъ въ последующихъ лекціяхъ. Я предполагаю распределить новыя данныя на четыре географическихъ отдела, изъ которыхъ первый составляетъ Западная Эллада, второй — эллинская Азія, третій — внутренняя Малая Азія, и четвертый — Сирія съ Кипромъ и Египтомъ.

Однако, будеть безполезно, да и невозможно строго разграничивать эти отдълы, подобно водонепропицаемымъ камерамъ. Сфера вліянія одного какоголибо изслъдованія часто имъла далеко не мъстное только значеніе, и поэтому невозможно избъжать какъ предвареній, такъ и повтореній.

#### Лекція II.

### Іонійцы до Іоніи.

Прежде всего мы должны составить и которое понятіе, если это возможно, о культурномъ достояніи, которое могли принести съ собой въ Азію свропейскіе эмигранты, сыгравшіе, по единогласному свидѣтельству греческаго предапія, главную роль въ развитіи іонійской культуры. Намъ извѣстны двѣ значительныя культуры, господствовавшія въ юго-восточной Европѣ ранѣе этого переселенія и заполнявшія, повидимому, всю географическую область, изъ которой, какъ предполагается, должны были выйти эмигранты, или которую, какъ достовѣрно извѣстно, они прошли послѣднею. Этими культурами являются, если придать имъ надлежащія географическія названія, дунайская и эгейская. Остатки этихъ обѣихъ культуръ позволяютъ прослѣдіть ихъ отъ позднѣйшаго періода каменнаго вѣка, черезъ бронзовый вѣкъ, по крайней мѣрѣ до начала желѣзнаго вѣка. Правдоподобно-ли, что какая-либо изъ нихъ или обѣ онѣ оказали образующее вліяніе на Іонійцевъ ранѣе ихъ отправленія изъ Греціи въ Азію, и возможно-ли доказать, что онѣ оказали такое вліяніе въ дѣйствительности?

Обратимся сначала къ эгейской культурѣ, относительно которой раскопки на Критѣ доставили весьма разнообразныя и важныя новыя свѣдѣнія.

Нѣтъ ни времени, ни надобности входить здѣсь въ детальное описаніе открытій,
сдѣланныхъ при этихъ раскопкахъ. Я долженъ предположить Ваше общее
знакомство съ ними и ограничиться въ моемъ изложеніи попыткой оцѣнить
отношеніе ихъ къ іонійской проблемѣ. Въ виду того, что іонійская проблема
выдвигается и литературными преданіями и археологіей не ранѣе послѣдней
части второго тысячелѣтія до Р. Х., наше настоящее изслѣдованіе, естественно, будетъ касаться главнымъ образомъ позднѣйшаго періода эгейской
эпохи. Но кромѣ того, на основаніи указаній болѣе раннихъ эгейскихъ періодовъ также должны быть сдѣланы нѣкоторые широкіе выводы, которые имѣютъ

большое значение для даннаго вопроса и должны быть изложены, хотя-бы и очень кратко, въ самомъ началъ.

Едва-ли необходимо указывать, что причинная связь между доисторической эгейской культурой и позднёйшей исторической, развившейся въ той-же самой географической области, имёсть значительно большую вёроятность а ргіогі въ томъ случай, если первая изъ этихъ культуръ имёла за собой большую древность, если была мёстною по происхожденію, независимою въ развитіи, высшею по стремленіямъ и окончательному завершенію, какъ свойственно древнимъ культурамъ, и если находилась съ другими высокими современными цивилизаціями въ такихъ сношеніяхъ, которыя позволяли ей принимать участіе въ ихъ прогрессё, чёмъ въ томъ случав, если эта культура обладала не всёми указанными качествами или однимъ изъ нихъ. Въ дёйствительности, какъ доказываютъ ея остатки, она обладала всёми ими.

Критскіе матеріалы установили, не оставивъ мѣста для какихъ-либо сомнѣній, первобытный мѣстный характеръ и многовѣковое мѣстное развитіе культуры бронзоваго вѣка эгейской области. Теперь нѣтъ болѣе рѣчи какъ о томъ, что она была завезена иностранными морскими предпріятіями, а не была отраженіемъ первобытнаго состоянія эгейской жизни, такъ и о томъ, что она развивалась слишкомъ быстро и спорадически, чтобы нустить глубокіе соціальные корпи и имѣть болѣе, чѣмъ частичное мѣстное вліяніе. Если бы даже не существовало другихъ доказательствъ, было бы вполнѣ достаточно одного факта правильнаго развитія эгейскаго керамическаго искусства, начиная съ наиболѣе примитивныхъ неолитическихъ издѣлій, въ непрерывной послѣдовательности до конца бронзоваго вѣка. При этомъ непрерывный рядъ быль открытъ не только на Критѣ. Подобныя доказательства продолжительнаго развитія керамическаго искусства обнаружены также въ Гиссарликѣ, Арголидѣ и на Кикладахъ.

Далъе, мы теперь знаемъ, что эгейская цивилизація можетъ считаться независимой съ такимъ-же правомъ, какъ и всякая другая, ей современная. Но, говоря такъ, я, конечно, не исключаю результатовъ чужеземныхъ вліяній, о которыхъ я намъренъ сейчасъ говорить. Цивилизація, достигнувшая нъкоторой высоты въ своемъ развитіи, никогда не преминетъ извлечь пользу изъ результатовъ развитія другихъ современныхъ цивилизацій. По мъръ своего роста она повсюду заводитъ сношенія и заимствуетъ, гдъ можетъ, то, что ей необходимо. Но если эта цивилизація въ то же время воздаетъ quid рго quo, если она претворяетъ заимствованное и если она сохраняетъ ясную инди-

видуальность въ главныхъ способахъ общественнаго выраженія, какъ, напр., въ своемъ искусствѣ и въ своей системѣ письменнаго общенія, то такая цивилизація должна быть названа независимой, въ разумномъ значеніи этого эпитета. Таковой эгейская цивилизація оставалась въ теченіе всей своей долгой исторіи. Какія-бы иностранныя вліянія ни обнаруживало ея искусство, оно съ начала до конца выражается съ опредѣленной индивидуальностью. Объ его произведеніяхъ возможно повторить то, что было сказано первоначально Чарльзомъ Ньютономъ по поводу такъ называемыхъ «островныхъ камней», т. е. иѣкоторыхъ рѣзныхъ геммъ, впервые найденныхъ на Кикладахъ, а именпо, что они никоимъ образомъ не могутъ быть приняты за произведенія какого-либо иного искусства. По поводу принадлежащей эгейской цивилизаціи системы письменнаго общенія никто никогда не выражалъ малѣйшихъ сомнѣній въ мѣстномъ ея происхожденіи, въ мѣстномъ развитіи изъ независимаго пиктографическаго письма и въ многовѣковой модификаціи безъ обращенія къ какой-либо иной системѣ.

Затёмъ, памятники этой мёстной и независимой цивилизаціи показывають, что она достигла такой высокой степени совершенства, которая даеть ей право занять мъсто наравиъ съ наивысшими современными ей цивилизаціями. Фактъ этоть, сдёлавшійся яснымъ только послё критскихъ открытій, имътть особую важность для нашего настоящаго изслъдованія въ виду того, что онъ долженъ глубоко измёнить прежнее наше стремление обращаться къ области Нила или Месопотаміи за всёми внёшними импульсами къ высшимъ ступенямъ культуры, которые могла испытать на себъ классическая средиземноморская цивилизація. Едва-ли можно признать слишкомъ сильнымъ утвержденіе, что эллинская цивилизація, далеко не имін характера світа, впервые просіявшаго во мракѣ въ области, занимавшейся варварами, въ дъйствительности была лишь новой вспышкой, потребовавшей много времени для достиженія полноты прежняго блеска, и что та же почва, на которой эта цивилизація въ конців концовъ должна была блистать, произвела уже расцвътъ культуры, достаточно яркой для созданія столь же продолжительныхъ стимулирующихъ вліяній, каковыми были вліянія Египта или Вавилона. Даже если мы должны предположить, что этотъ расцвътъ поблекнулъ или совершенно зачахъ ранъе времени возникновенія эллинской цивилизаціи въ строгомъ смыслѣ слова (хотя вопросъ о томъ, насколько значителенъ и одинаковъ-ли во всёхъ отношеніяхъ быль этотъ упадокъ, остается еще вполнё открытымъ), все-же тотъ фактъ, что эта культура когда-либо достигала подобной высоты, вводитъ новый факторъ въ іонійскую проблему.

Наконецъ, мы теперь имѣемъ возможность сказать, что сношенія между континентальными культурами Африки и Азіп, съ одной стороны, и эгейской культурой съ другой, въ доисторическомъ періодѣ были гораздо болѣе частыми и тѣсными, чѣмъ впослѣдствіи, до сравнительно поздняго времени историческаго періода.

Мит итть надобности долго останавливаться на доказательствъ существованія сношеній между эгейской и египетской культурами, возникшихъ въ раннемъ періодъ, даже современномъ отчасти Древнему царству, и достигшихъ высшаго развитія при восемнадцатой и девятнадцатой династіяхъ. Оно хорошо извъстно и недавно изложено съ достаточной подробностью въ очень доступномъ трудъ проф. Р. М. Берроуса. Общій выводъ изъ этого доказательства убъждаетъ всъхъ изучавшихъ этотъ вопросъ. Существуютъ сомнънія отпосительно того, какую давность въ египетской исторіи мы можемъ принять для этихъ сношеній, и относительно абсолютной даты первой эпохи, въ которой, повидимому, они стали вполнъ взаимными, а именно, эпохи двънадцатой династіи. Но никакихъ сомненій петь теперь относительно действительнаго характера этихъ сношеній съ того времени и относительно вліянія ихъ на культуру средняго и поздивищаго періодовъ бронзоваго въка. Ясно, что при первыхъ династіяхъ новаго царства, если не ранъе, Египтяне и Кефты съ Крита и другихъ Эгейскихъ острововъ и береговъ были отлично знакомы взаимно, поддерживали непосредственныя постоянныя сношенія и испытывали взаимныя вліянія. Однимъ словомъ, Эгейская область была открыта для вліяній Египта и была насыщена ими еще задолго до эдлинскаго періода.

Можно-ли сказать то-же и объ азіатскихъ вліяніяхъ? Съ достовърностью отвътить на этотъ вопросъ довольно затруднительно. До сихъ поръ въ эгейскихъ мъстахъ поселенія не были найдены предметы несомивнио месопотамскіе, а въ Месопотаміи—предметы несомивнио эгейскіе. Но въ Месопотаміи начали уже подозрѣвать присутствіе эгейскаго вліянія. Найденныя въ древнихъ слояхъ Эфесскаго Артемисія нѣкоторыя издѣлія изъ слоновой кости заставили вспомпить о нѣкоторыхъ другихъ, пайденныхъ Лэярдомъ сорокъ лѣтъ назадъ во дворцѣ Сеннахериба въ Нимрудѣ. Эти вещи находятся въ Британскомъ музеѣ и, всегда представляя загадку для археологовъ, опредѣлялись, какъ финикійскія. Мы примемъ ихъ въ соображеніе впослѣдствіи, а здѣсь отмѣтимъ только,

что одинъ изъ фрагментовъ съ изображеніемъ головы быка является настолько же эгейскимъ по стилю, какъ и издёлія поздняго минойскаго искусства, когдалибо найденныя на Критѣ или въ Арголидѣ. Замѣчу также, что не одинъ только этотъ примѣръ, повидимому, свидѣтельствуетъ ясно о нѣкоторой инфильтраціи эгейскаго художественнаго вліянія во внутреннюю Азію. О томъ, какимъ путемъ могло проходить это теченіе, я выскажусь позднѣе.

Какъ и слъдовало ожидать, непосредственный обмънъ произведеній и вліяній между Эгейской областью и Месопотаміей оставиль мало следовь; это произошло вследствие того, что между обемми странами географически расподожены были второстепенныя культуры. Болье правильно искать указаній о сношеніяхъ и обмінів между эгейской культурой и культурами Сиріи и Малой Азіи. Этотъ вопросъ еще не разработанъ, по уже замвчено, что существуетъ много характерныхъ чертъ, общихъ въ большей или меньшей степени, съ одной стороны, эгейской культурной области, а съ другой — либо хиттитской, либо сирійской семитической области, либо об'вимъ этимъ областямъ. Къ сожальнію, западныя азіатскія культуры второго тысячельтія до Р. Х. до сихъ норъ извъстны еще очень поверхностно, а области ихъ еще не изслъдованы научно по отношенію къ тімь мелкимъ древнимъ изділіямъ, которыя чаще всего служили предметами обмъна и терялись на торговыхъ путяхъ. Дъйствительно, единственные пункты, гдъ были произведены глубокія раскопки поселеній названной эпохи, находятся въ странѣ Филистимлянъ и въ южной Палестинъ, въ Синджерли и Сакъегесу въ съверной Сиріи и въ Богазкев въ съверо-западной Каппадокін. Въ Гезеръ, Телль-эсъ-Сафи и другихъ мъстностяхъ южной Сиріи были найдены эгейскія гончарныя издёлія и оружіе, а также постройки эгейскаго типа въ количествъ, достаточномъ для доказательства того факта, что критскія сношенія съ юго-восточными левантскими берегами во время поздне-минойскаго періода не ограничивались однимъ Египтомъ, т. е факта, который, во всякомъ случай, могъ быть предположенъ на основании преданія, связывавшаго притскаго Миноса съ Газой и ея культомъ Зевса Критскаго. Что касается Синджерли, то найденныя здъсь гончарныя издълія и прочія мелкія находки до сего времени еще не изданы, хотя работы на м'єст'в прекратились не менте четырнадцати лътъ назадъ. Будемъ отъ души надъяться, что какія-либо подобныя затрудненія не помъщають изданію мелвихъ предметовъ, которые были и будутъ найдены въ Богазкёт.

Но независимо отъ результатовъ азіатскихъ раскопокъ, имѣются иѣкоторыя очень важныя свидѣтельства о томъ, что эгейская и западно-азіатскія

области находились подъ взаимнымъ вліяніемъ и взаимно были знакомы. Въ виду того, что эти свидътельства касаются лишь вступительной части нашего настоящаго изследованія, я ограничусь лишь темь, что направлю ваше вниманіе къ источникамъ ихъ. Однимъ изъ этихъ источниковъ являются, какъ вы могли ожидать, имъ́я въ виду географическое положеніе острова Кипра, его раннія древности и, въ частности, тв находки изъмогиль Энкоми, которыя нынъ хранятся въ Британскомъ музев. Эти предметы, по моему мнёнію, относятся къ очень позднему времени бронзоваго въка, но въ главной своей части они явно принадлежать эгейской культурк и представляють собой мъстныя произведенія. Обратите вниманіе, напримъръ, на прекрасиъйшій изъ энкомійскихъ предметовъ, а именно, на ларчикъ изъ слоновой кости. Выръзанная на немъ охотничья сцена приводить насъ, несомнънно, къ ассирійскому мотиву, правда, не непосредственно, по черезъ такія сирійскія подражанія, какъ охотничья сцена на хиттитскихъ плитахъ изъ Сакъегёсу, ныпъ находящихся въ Константинополъ и Берлинъ. Но мотивъ трактованъ такъ, какъ не сталъ бы его трактовать ни хиттитскій, ни ассирійскій скульиторъ. Затъмъ вы почерпнете указанія изъ очевидной общности концепцій, принятыхъ эгейской религіей, съ одной стороны, и западными азіатскими религіями съ другой, а также изъ общности символизма и представленій культа, что является върнъйшимъ критеріемъ. Если большое значеніе имъетъ то обстоятельство, что въ объихъ областяхъ божественный Духъ представляли пребывающимъ на священныхъ деревьяхъ и колоннахъ и олицетворяли въ образъ женщины, какъ источника и наблюдательницы всякой жизни, придавая ей соучастіе сына, чтобы сдёлать понятной ея связь съ человічествомъ, то еще большее значение имфеть, что также въ объихъ областяхъ бетиля является въ троицахъ и съ сидящими сверху птицами, что богиня имфетъ свиту изъ львовъ и помещается на холме, что она держить двойную секиру, bipennis, какъ въ Кноссъ и Лаодикев на Оронтъ, и что она стоитъ между геральдически противопоставленными животными или птицами, которыхъ она держитъ руками. Дальнъйшія указанія вамъ дасть общее для Эгейской области и Азіи пользованіе оружіемъ особенныхъ видовъ, какъ, напр., щитомъ въ формѣ цифры восемь, употребление одежды особаго покроя, какъ, напр., отделанной оборками юбки, примънение архитектурныхъ плановъ, напр., въ видъ дворца расположеннаго вокругъ центральнаго двора, и архитектурныхъ орнаментовъ, какъ, напр., глазированнаго розеточнаго валика, которымъ были облицованы базы колоннъ въ Вавилоніи, а также на Крит'ь; пользованіе художественными

условностями, какъ напр., въ изображеніи на хиттитскихъ памятникахъ Ибриза и Кара-Беля и на миогихъ эгейскихъ геммакъ мотива трижды окаймленной туники, писпадающей бахромой подъ угломъ между ногъ у профильныхъ фигуръ. Достаточное само по себѣ доказательство существованія тѣсныхъ сношеній между Критомъ и западной Азіей вы найдете еще въ найденныхъ мною въ 1901 г. въ Закро предметахъ, напр., въ тѣхъ типахъ чудовищъ на печатяхъ, изготовлявшихся на мѣстѣ, которые напоминаютъ смѣшанныя фигуры демоновъ хиттитскихъ и месопотамскихъ священныхъ изображеній, и въ вазахъ съ рельефными украшеніями въ видѣ полумѣсяца и диска. Наконецъ, если у васъ еще остается какое-либо сомнѣніе, то обратитесь къ опубликовачнымъ Т. Эвансомъ въ «Numismatic Chronicle» даннымъ для доказательства употребленія въ Кноссѣ такъ называемаго легкаго вавилонскаго образцоваго вѣса.

Мы должны только доказать существование взаимныхъ сношеній, и для нашей цъли не имъетъ значенія вопросъ, въ которой именно изъ объихъ областей возникли эти общія черты. Такія спошенія ихъ доказываются уже ихъ общностью. Однако, замъчу попутно, предположение, что Эгейская область научила Азію, им'єть такую же віроятность, какъ и обратное. На азіатской сторон'в нарадлелизмы зам'вчаются въ ассирійскомъ и поздивішемъ вавилонскомъ искусствъ чаще, чъмъ въ раннемъ вавилонскомъ. Однако, несомићино, что эгейское искусство достигло зрћлости и начало приходить въ упадокъ еще до появленія хотя бы какого-либо ассирійскаго искусства и такого финикійскаго искусства, памятники котораго дошли бы до насъ. Если вообще существовало родство между эгейскимъ искусствомъ съ одной стороны и поздивишимъ западно-азіатскимъ съ другой, то эгейское искусство должно быть признано родоначальнымъ и отвътственнымъ за параллелизмы, замъченные въ издъліяхъ изъ слоновой кости Нимруда и въ древивищихъ гончарныхъ издъліяхъ и фигуркахъ Финикіи. Эти соображенія мив кажутся гораздо болбе важными, чемъ основанныя на отсутстви на Крите скарабеевъ и цилиндровъ противоположные доводы, на которыхъ ранъе настанвалъ Т. Эвансъ. Отсутствіе скарабеевъ равнымъ образомъ должно было бы опровергать существование сношений между Критомъ и Египтомъ, что является абсурдомъ. Мало значенія имфетъ и отсутствіе цилиндровъ, если вспомнить, что даже въ Финикіи цилиндрическія печати были найдены въ крайне ограниченномъ количествъ, едва-ли большемъ, чъмъ на Кипръ. Этотъ очень неудобный видъ печати, утвердившійся въ Месопотаміи всл'ядствіе недостатка въ камив, въ Сиріи былъ явно вытёсненъ коническими или щипцевидными формами, при которыхъ требуемый отпечатокъ могъ быть сдёланъ однимъ движеніемъ руки. Однако, кто сталъ бы утверждать, что Сирійцы находились подъ вліяніемъ Ассиріи? Я не говорю, что здёсь въ отношеніи вліяній не было взаимности. Въ высшей степени вёроятно, что она существовала. Нижняя Месопотамія была очагомъ значительной культуры, по крайней мёрѣ столь же древней, какъ и эгейская, и разъ сношенія между обёмми областями черезъ сирійскихъ или египетскихъ посредниковъ установились, то вліянія Вавилона должны были чувствоваться даже на Критѣ. Однако, балансъ склоняется въ пользу эгейскаго вліянія. Мы болѣе не принимаемъ безъ оговорокъ старое изреченіе «ех Oriente lux!»

Сказаннымъ ограничимся по поводу древнъйшихъ данныхъ, свидътельство которыхъ клонится къ тому, что туземная независимая цивилизація очень высокаго порядка, развившаяся въ тесномъ соприкосновении съ восточными цивилизаціями, въ теченіе въковъ пропитывала Эгейскую область, черезъ которую, какъ предполагается, прошли въ Азію іонійскіе колонисты. Пойдемъ далье и попытаемся выяснить, пережили-ли традиціи и вліянія этой цивилизацін то время, которое обыкновенно разсматривается, какъ конецъ эгейскаго въка, особенно въ той части материковой Греціи, откуда вышла іонійская эмиграція. Свъдънія о состояніи Эгейской области въ такъ называемомъ темномъ въкт до сихъ поръ еще очень скудны и не приведены въ порядокъ. Этоть въкъ разсматривають обыкновенно, какъ результать слъдовавшихъ одно за другимъ вторженій въ область старой и уже падавшей эгейской культуры сравнительно не культурныхъ, искусно владевшихъ железнымъ оружіемъ северныхъ илеменъ. Повидимому, самымъ позднимъ и наиболѣе сильнымъ по дѣйствію вторженіемь было дорійское. Этоть періодь отчасти съ Крита, отчасти изъ Спарты получиль н'вкоторое новое, хотя и довольно тусклое осв'вщеніе, съ которымъ полезно познакомиться прежде, чёмъ окончательно обратиться къ іонійской части Греціи.

Изследованіе Т. Эвансомъ позднейшихъ остатковъ Кносскаго дворца вмёсте съ остатками расположеннаго къ западу меньшаго зданія и предметами, содержавшимися въ расположенномъ къ северу большомъ кладбище, погребенія котораго относились какъ ко времени разрушенія дворца, такъ и къ последующему, имеютъ своимъ результатомъ следующее. Въ конце такъ называемаго второго поздняго минойскаго періода, т. е. около 1400 г. до Р. Х., въ Кноссе несомнённо имела мёсто катастрофа, следствіемъ которой было общее разрушеніе. Добавимъ, что подобныя катастрофы произошли, повидимому, более или

PRIVATE PARTY TO YOUR STREET THE PARTY TO A STREET THE PARTY THE PARTY

менъе одновременмо и во всъхъ другихъ изслъдованныхъ до сихъ поръ важныхъ критскихъ мъстахъ поселенія. Но Кносскій дворецъ и меньшее зданіе къ западу отъ него были впоследствін отчасти возстановлены и снова заняты людьми, которые продолжали пользоваться линейнымъ минойскимъ письмомъ и употреблять домашніе и иные предметы, развившіеся по прямой линіи всецтло изъ формъ, существовавшихъ до катастрофы. Дъствительно, минейская культура въ то время еще не участвовала и не была въ значительной степени замёнена или даже заражена какой-либо другой критской культурой, хотя все время шло воспринятіе египетскаго вліянія, и появились въ небольшомъ количествъ съверные типы оружія совмъстно съ съвернымъ же типомъ жилищъ. Въ самое послъднее время ученый ассистентъпроизводитель раскопокъ въ Кноссъ, д-ръ Дунканъ Мэкензи указалъ въ своемъ очень интересномъ и, въ общемъ, убъдительномъ трудъ, что объяснепіе такой культурной непрерывности на Крить, доходящей до конца бронзоваго въка, слъдуетъ искать въ той въроятности, что разрушителями минойскихъ дворцовъ около 1400 г. до Р. Х. были не съверные «варвары», но сопричастныя эгейской цивилизаціи племена, ушедшія съ материка подъ давленіемъ съвернаго нашествія. Находясь въ расовомъ родствъ съ критскими Эгейцами, эти выходцы водворились послъ низверженія Минойской династіи, не нарушая и не изм'вняя теченія критскаго художественнаго развитія. Лишь въ значительно болье позднихъ мъстахъ поселенія мы впервые находимъ кое - какія указанія на новый культурный элементь на Крить. Такъ, эти указанія встръчаются въ нькоторыхъ могилахъ, отпосящихся, новидимому, къ заръ желъзнаго въка. Мы замъчаемъ, что здъсь появляется не только жельзо, но также и фибула (fibula), или, скорье, фасонъ платья, требовавшій для закрупленія употребленіе фибуль, и практикуется сжиганіе труповъ. Въ связи съ оружіемъ не древнѣйшихъ критскихъ формъ, а контипентальныхъ европейскихъ тиновъ, въ указанныхъ могилахъ, расположенныхъ въ восточной части Крита, были найдены некоторыя гончарныя издёлія, опредёленныя уже производителями раскопокъ въ Палзокастро, какъ болъе позднія, чёмъ самыя позднія минойскія.

Рядомъ съ болъе древними эгейскими рисунками и формами на этихъ издъліяхъ появляется новый геометрическій элементъ украшеній. По мнънію д-ра Мэкензи, эти могилы съ ихъ гончарными издъліями должны быть приписаны первымъ «эллинскимъ» поселенцамъ, которые появились въ началъ желъзнаго въка и, въроятно, были Ахейцами. Почти неожиданно съ

тъхъ поръ геометрическій стиль дълается повсюду преобладающимъ, а контипентальные типы оружія перестають быть исключеніемъ. Этоть дальнейшій шагь, можеть быть, слёдуеть приписать послёдующей и окончательной волнъ иммиграціи, которую мы называемъ дорійской. Но, имъя въ виду мою настоящую цёль, я настанваю главнёйше на следующемъ обстоятельстве. Минойскія формы и декоративные узоры им'йютъ преобладающее зпаченіе даже въ совершенно «дорійскихъ» геометрическихъ издёліяхъ Крита. Безошибочно можно наблюдать, что они продолжали существовать въ теченіе всего бронзоваго въка и вступили въ желъзный, нереживъ послъдовательныя вторженія на островъ материковыхъ эгейскихъ народовъ, Ахейцевъ и Дорійцевъ. На Критъ, во всякомъ случаъ, эллинскій періодъ получилъ начало въ колыбели минойскихъ традицій; даже если бы воспоминанія эгейской культуры пигдъ болъе не сохранились, — что представляется неразумнымъ предположениемъ, даже въ этомъ случав всякій, кто впредь будетъ разбирать вопросъ о происхожденіи эллинизма, долженъ принимать въ соображеніе тотъ фактъ, что на большомъ эгейскомъ островъ, расположенномъ въ виду Пелопоннеса, эти воспоминанія упорно держались съ значительной жизненностью долгое время нослё самой поздней даты, предполагаемой для отплытія іопійскихъ переселенцевъ въ Азію.

Обращаюсь теперь къ Спартъ, хотя и съ недовъріемъ, въ виду того, что результаты работъ последней кампаніи, да и многіе изъ результатовъ прежнихъ кампаній до сихъ поръ опубликованы лишь въ суммарномъ видъ. Вы знаете, что въ теченіе посл'ёднихъ трехъ л'ётъ Британская Афинская школа производила изследованія въ святилище Артемиды-Ореіи, изв'єстномъ, какъ мъсто, гдъ производилось бичевание лаконскихъ мальчиковъ. Изследователи спускались отъ слоя къ слою, уничтожая по мъръ своего движенія последніе следы такъ долго выставлявшагося противъ Спарты упрека въ пренебрежительномъ отношеніи къ изящнымъ искусствамъ. Какъ оказывается теперь, эти типичные Дорійцы не только обладали въ шестомъ въкъ до Р. Х. своей м'єстной школой довольно суровой скульптуры, немногіе образцы которой давно уже изв'єстны, но даже еще рап'єе занимались р'єзьбой по слоновой кости, которая была столь-же прекрасна, какъ и всякая иная современная, и работали по бронэв, глинв и твердому камию съ искусствомъ, не уступавшимъ лучшимъ образцамъ ихъ времени. Если дъйствительно оправдается заключение, составленное на основании последнихъ спартанскихъ отчетовъ, что вазы, давно извъстныя подъ названіемъ «Киренаикскихъ», въ дъй-

THE STREET OF THE PROPERTY OF

ствительности были произведеніями спартанскаго искусства, развившагося изъ болѣе древнихъ мѣстпыхъ издѣлій «оріентализующаго» типа, сходнаго съ древнимъ кориноскимъ, то окажется, что въ седьмомъ вѣкѣ Дорійцы стояли впереди всѣхъ греческихъ производителей гончарныхъ издѣлій и сбывали свои произведенія даже въ Египетъ.

Сказаннымъ исчерцывается все то, что, повидимому въ состоянии былъ выполнить Доріецъ въ восьмомъ и седьмомъ стольтіяхъ. Однако, мы можемъ теперь проследить его исторію еще дале. Древнейшей постройкой въ ограде Ореіи являются остатки храма изъ сырцоваго кирпича съ деревяннымъ остовомъ, крыша котораго поддерживалась одной осевой колоннадой. Изследователи, открывшіе эту постройку, относять ее къ девятому въку до Р. Х. А такъ какъ подобный примитивный типъ обнаруженъ также въ эллинской Азіи, а именно въ Неандріи, въ эолійской Троадь, то оказывается, что уже въ столь раннее время существовала некоторая общность преданій между Европой и Азіей въ наибол'є строгой и консервативной области архитектуры, а именно въ области священныхъ зданій. Къ древнъйшему храму долженъ быть отнесенъ и близлежащій большой алтарь жертвоприношеній, им'вющій такую-же оріептировку. Около основаній его были найдены зарытыми многочисленные вотивные предметы, изъ которыхъ наиболбе примитивные должны быть отнесены къ столь-же отдаленной эпохъ; къ нимъ слъдуетъ присоединить также содержимое словъ той-же давности изъ одного-двухъ сосёднихъ мъстъ. Такимъ образомъ, мы получили впервые рядъ документовъ, характеризующихъ искусство материковой вётви эллинской расы въ девятомъ въкъ до Р. Х. Они состоятъ, главнымъ образомъ, изъ расписныхъ гончарныхъ издёлій, пластинчатыхъ фибуль изъ слоповой или простой кости и бронзовыхъ носильныхъ предметовъ, особенно фибулъ. Поскольку можно воспользоваться предварительнымъ опубликованіемъ ихъ, разсмотримъ, какія указанія они дають намъ относительно вліяній, которыя могло имъть дорійское искусство.

Гончарныя издёлія древнёйшаго дорійскаго производства принадлежать къ геометрическому классу. Они очень просты по украшеніямъ и им'єють своей блажайшей нараллелью п'єкоторыя геометрическія издёлія, найденныя на противоположномъ берегу Адріатики, въ средней и южной Италіи. Геометрическій орнаменть столь простого вида не можеть дать намъ полезныхъ указаній о происхожденіи, и подобныя сочетанія линій и изгибовъ, безъ сомнінія, часто возникали самостоятельно въ различныхъ областяхъ. Въ

виду того, что я самъ не видёлъ тёхъ черепковъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, я рѣшаюсь сказать только, что изданныя уже изображенія, по моему миѣнію, не исключаютъ такой-же теоріи частичнаго происхожденія отъ какого-либо поздняго эгейскаго «Bauernstil»'я, какая, несомиѣнно, примѣнима къ критскому геометрическому стилю. Поздніе эгейскіе черепки были найдены, какъ оказывается, на мѣстѣ Амиклеума, а лакопскіе геометрическіе черепки лежатъ, новидимому, непосредственно надъ ними. То обстоятельство, что эгейскіе черепки или иные эгейскіе предметы не были найдены на мѣстѣ самого святилища Ореіи, доказываетъ только то, что въ болѣе раннемъ періодѣ Лаконіи оно не служило святилищемъ или мѣстомъ жительства.

Пластинки фибулъ изъ слоновой кости болбе поучительны. Изданныя древнъйшія изъ нихъ неоднократно новторяютъ обычные эгейскіе мотивы, трактованные, однако, въ болбе восточной манерв, чемъ та, которая была свойственна эгейскимъ художникамъ, и съ новой, не имѣющей ни эгейскаго, ни восточнаго характера, тяжелов всностью и грубостью стиля. Онъ очень ясно напоминаетъ мнв стиль болонскихъ situlae, большихъ чеканныхъ бронзовыхъ ведеръ періода Виллановы, а также стиль нікоторыхъ предметовъ среди идейскихъ бронзъ Крита. Я могъ бы предложить следующій выводъ, хотя и съ извиненіемъ за то, что вообще берусь спѣшно дѣлать какой-либо выводъ, не осмотръвъ лично разбираемыхъ предметовъ и имъ въ своемъ распоряжении не болье свыдыний, чымы сколько даюты предварительные отчеты о раскопкахы. Два новыя вліянія оказывали свое воздійствіе на остатки эгейской культуры, сохранившейся среди подчиненнаго эгейскаго населенія Лаконіи съ того періода, къ которому относится сооружение могилъ Вафіо и Кампоса. Наименьшее по значенію вліяніе оказали финикійскіе купцы, посъщавшіе берега Пелопоннеса, согласно повъствованію Гомеровскихъ поэмъ и греческаго преданія, послъ паденія минойскаго морского могущества. Это вліяніе вдохновлялось, въ концѣ концовъ, месопотамскимъ искусствомъ, но черезъ посредство второстепецной хиттитской культуры свверной и центральной Сиріи. Болье сильное вліяніе встунило вмъстъ съ съверными, пользовавшимися желъзомъ, переселенцами, ранъе принимавшими участіе въ важной культурь бронзоваго выка придунайскихъ странъ. Объ этой культуръ мы еще будемъ говорить подробиве. Здёсь достаточно указать, что, судя по ея остаткамъ, она была такъ широко распространена по всей Балканской области и поперекъ широкаго перешейка между Альпами и Чернымъ моремъ, что было бы непонятио, если бы какіелибо переселенцы, шедшіе съ сввера въ пачаль жельзнаго ввка, могли не

быть причастными къ ней или, по крайней мъръ, не находиться подъ ся вліяніемь. Эта культура, несомнённо, отвётственна за сёверный элементь въ культуръ Виллановы въ съверной Италіи и такъ же несомивнно отвътственна за тотъ фактъ, что ни одна изъ двухъ большихъ сѣверныхъ волиъ, которыя последовательно обрушились на Пелопоннесъ, не состояла изъ варваровъ. Какъ гомеровскіе Ахейцы, такъ и историческіе Дорійцы Спарты должны были внести съ собою и духъ искусства, и привычку къ нему. Но, насколько намъ извъстно, ин тъ, ни другіе у себя на съверной родинъ не произвели ничего хотя-бы приблизительно столь-же прекраснаго, какъ упомянутыя древнъйшіл спартанскія изділія изъ слоновой кости. Какъ только они осёли на югі, последоваль изумительно быстрый успехь въ развити ихъ способностей, что мы можемъ приписать только воспитанію ихъ подъ вліяніемъ родственной утонченной, хотя и упадочной, культуры болье древняго туземнаго населенія. Я не буду долве останавливаться на этой захватывающей темв; однако, я могу еще напомнить вамъ, что греческое преданіе всегда считало лаконское населеніе разпороднымъ и состоящимъ въ большой степени изъ порабощенпыхъ элементовъ, и что, согласно педавнимъ изследованіямъ Мейстера, настоящій дорійскій діалекть не быль въ употребленіи въ большей части Лаконіи.

Наконецъ, фибулы въ большой степени подтверждаютъ присутствіе сильнаго сѣвернаго элемента въ ранней спартанской культурѣ. Онѣ въ значительномъ большинствѣ имѣютъ форму соединенныхъ колецъ, или «очковъ», которая обычна для дунайскихъ отложеній бронзоваго вѣка, по не извѣстна среди чисто эгейскихъ остатковъ. Въ другихъ бронзовыя кольца замѣнены вырѣзанными изъ кости въ подобную-же форму пластинками. Такія фибулы также встрѣчаются въ дунайскихъ мѣстностяхъ, особенно въ Босніи, но въ эгейскихъ земляхъ существованіе ихъ до наступленія геометрическаго послѣ-эгейскаго періода не доказано. Я нашелъ два экземпляра ихъ въ самомъ позднемъ слоѣ Диктейской пещеры на Критѣ; онѣ попадались также въ большомъ количествѣ въ слояхъ фундаментовъ Эфесскаго Артемизія, отпосящихся къ восьмому вѣку.

Теперь я дёлаю слёдующій общій выводъ. Дорійское искусство въ Лаконіи было обязано своимъ существованіємъ оживленію художественныхъ инстиктовъ болёе древняго эгейскаго населенія послёдовательными рядами иммигрантовъ, вышедшихъ изъ области той дунайской культуры бронзоваго вёка, которая, хотя и родственная, не достигла даже приблизительно высоты развитія эгейскаго искусства и не была столь сильно истощена. Дальнёйшій толчекъ былъ данъ скорёе, пожалуй, Ахейцамъ, чёмъ Дорійцамъ, благодаря сноше-

ніямъ ст. Финикійцами, привозившими на побережье подражанія произведеніямъ искусства съверной Сиріи или самыя эти произведенія. Однако, старое эгейское населеніе, въроятно, исчезло, и его художественное вліяніе постененно перестало быть замѣтнымъ. Вслѣдствіе этого замѣчательное дорійское искусство эпохи отъ девятаго до шестого столѣтій въ пятомъ вѣкѣ исчезло, и съ того времени впредь спартанская культура, какъ намъ сообщаютъ поздиѣйшіе изслѣдователи, дѣйствительно сдѣлалась не художественной, т. е. такой, какой, по нашимъ предположеніямъ, существовавшимъ до послѣдняго времени, она была съ самаго начала.

Обратимся, наконецъ, къ Іонійцу Аттики. Здёсь имёстся стойкое предположеніе, что его древнъйшая исторія была болье или менье одинакова съ таковою-же исторією Дорійца: греческое преданіе производило его отъ тъхъ-же первоначальныхъ предковъ и изъ той-же родины; а греческое преданіе о началѣ Греціи, нужно зам'тить, въ посл'єднее время довольно зам'тно оправдалось. Мы можемъ питать къ нему довъріе настолько, чтобы припять, что съверные иммигранты спустились въ Аттику и на соседние берега въ начале историческаго періода и что опи состояли въ близкомъ родствъ съ Дорійцами, которые были увлечены на югъ подъ вліяніемъ болье или менье однородныхъ причинъ, каковъ бы ни былъ ихъ характеръ. Далъе мы можемъ принять, что они, вступивъ въ сферу тъхъ-же самыхъ культурныхъ вліяній центральной части юго-восточной Европы, ни въ коемъ случав не были варварами въ то время, когда они окончательно спустились на эллинскій полуостровь, но обладали особенно подходящей подготовкой для пониманія и усвоенія всего того, что оставалось отъ первобытной высокой цивилизаціи эгейской области.

Однако, соотпошенія обоихъ элементовъ, изъ которыхъ сложилось историческое населеніе Аттики, повидимому, не были тѣми-же, что и въ Лаконіи. Основываясь на авторитетѣ Фукидида, мы знаемъ, что высшій классъ афинскаго общества, къ которому онъ принадлежалъ, производилъ себя отъ мѣстнаго первобытнаго племени; а имѣя въ виду то, какъ именно Фукидидъ объ этомъ говоритъ, мы, естественно, можемъ заключить, что эта претензія составляла, среди Эллиновъ, особенность аттическихъ Іонійцевъ и что она признавалась эллинскимъ общественнымъ мнѣпіемъ. Въ Лаконіи-же, повидимому, произошло обратное явленіе. Господствующій классъ составился изъ иммигрантовъ, тогда какъ подчиненные классы періиковъ и илотовъ, вѣроятно, представляли болѣе древнее паселеніе. Археологическія данныя указываютъ,

что въ Аттической области сохранилъ существованіе необычайно поздній и сильный отпрыскъ эгейской культуры, который по имъющимся признакамъ подвергался въ необычайной степени какому-то восточному вліянію. Мив достаточно лишь напомнить тёмъ, которые изучали «микенскіе» остатки, о могилахъ Спаты съ ихъ своеобразными въ высщей степени издёліями изъ слоновой кости, намекающими на какое-то искусство западной Азін и вызывающими на сравненіе даже съ Лэярдовскими Нимрудскими предметами изъ слоповой кости. Судя по литому стеклу и гончарнымъ издёліямъ изъ этихъ могилъ, опъ датируются, повидимому, даже болбе позднимъ временемъ, чбмъ такъ называемый Кносскій «періодъ реоккупаціп», и принадлежать, в'вроятно, самому концу броизоваго въка. Позвольте мив въ то-же время напомнить Вамъ о находящемся въ Британскомъ музей «клади съ одного изъ греческихъ острововъ», найденномъ въ дъйствительности на Эгииъ. И въ этомъ случаъ мы имжемъ въ іонійской области очень топкую работу еще болже поздняго послё-эгейскаго стиля, для котораго г. Эвансъ, издавая этотъ кладъ нёсколько лътъ назадъ, предположилъ эпоху восьмого или девятаго въка. Подобпо болье древнимъ поздне-эгейскимъ предметамъ Аттики, эти предметы также представляють признаки восточнаго вліянія, какъ, напр., егинетскихъ мотивовъ, перелитыхъ, по выражению г. Эванса, въ более восточную форму, а также замътные слъды родства съ искусствомъ болье поздняго дунайскаго бронзоваго вѣка.

Однако, въ связи съ ранней эллинской Аттикой пе слъдуетъ забывать принимать въ соображение указания сравнительно богатаго мъстнаго геометрическаго искусства, слъдовавшаго за упадкомъ позднъйшей эгейской культуры. Мало сомнъній можетъ быть относительно того, что такъ называемое «динильское» искусство представляло характерный ранній стиль смъщаннаго населенія этой части Греціи и что оно было обязано съверному вліянію въ большей степени, чъмъ переживанію эгейскихъ художественныхъ традицій, хотя эти посльднія имъли нъкоторое значеніе въ его формахъ и орнаментаціи. На основаніи этого факта долженъ быть сдъланъ естественный выводъ, что въ Аттикъ съверный элементъ былъ даже болье многочисленнымъ, чъмъ въ Лаконіи. Но если придать должное значеніе преданію объ аристократической автохтоніи въ Аоннахъ, то необходимо предположить, что здъсь древнъйшее населеніе не столько было подчинено пришельцамъ, сколько въ большинствъ переселилось. Быть можетъ, сначала оно, будучи гораздо болье многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ, ныталось удержаться на своей почвъ совмъстно съ менъе многочисленнымъ,

численными, но болѣе сильными иммигрантами. Однако, тощая почва Аттики не была въ состояніи долго выдержать подобную прибыль населенія, и слабѣйшіе элементы въ скоромъ времени оказались припертыми къ стѣнѣ или, вѣрнѣе, устремились къ морю. Такъ мы могли бы объяснить то «переполненіе Аоинъ», которое, какъ утверждаетъ греческое преданіе, имѣло своимъ результатомъ іонійское переселеніе, и притти къ логическому выводу, что главная составная часть «іонійскаго» населенія, отплывшаго къ востоку, принадлежала къ эгейской расѣ и унесла съ собой въ Азію эгейскія традиціи.

Однако, пекоторый элементь северныхъ выходцевъ долженъ быль участвовать въ этомъ переселеніи или, по крайней мъръ, они должны были произвести уже какую-то большую перем'ну въ древн'вишемъ населеніи еще до его эмиграціи. Дъйствительно, не допуская примъси новой крови, Вы еще менте удовлетворительно сумтете объяснить все то, что этимъ Іонійцамъ суждено было исполнить въ Азіи, чёмъ объясните раннее дорійское искусство Лаконін, если будете отрицать присутствіе зд'єсь эгейской подпочвы и станете приписывать все ствернымъ иммигрантамъ, которые не оставили на стверт никакихъ слтдовъ такого художественнаго дарованія, какое обнаруживаютъ древнъйшія дорійскія издълія Лаконіи. Безъ сомнънія, совершенно върно, что многое болье древнее и, если угодно, «до-эллинское», снова всилывъ на поверхность въ Элладъ послъ волненій великихъ переселеній, опред'влило въ немалой степени не только развитіе эллинскаго искусства, но также религіозныя и политическія идеи эллипской общественной жизни. Но никогда не следуетъ упускать изъ вида, что эгейская цивилизація, очевидно, была въ упадкі въ то время, когда употреблявшіе жельзо народы впервые затронули ея область, и что въ качествъ опредъленной культуры она ушла въ съмена будущаго и угасла. Мы знаемъ, что ростъ ея продолжался очень долгое время, но оно, долгое или короткое, прошло, и если ей суждено было воскреснуть, то это могло случиться лишь послѣ новаго оплодотворенія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для возрожденія цивилизаціи, можетъ быть, не требуется ничего болѣе, кромѣ новаго внѣшняго соприкосновенія съ иностранцами. Въ настоящее время мы, повидимому, наблюдаемъ примѣръ этого на Японіи. Если бы мы были готовы срязу не признавать греческаго генеалогическаго преданія и приписывать финикійскимъ Семитамъ цивилизацію въ гораздо большей степени независимую, живую и динамическую, чѣмъ позволяють историческія данныя, то можно было бы утверждать, что они дали

жизнь іонійскому искусству на ночвъ эгейской культуры старой Аттики. Дъйствительно, представляется несомивинымъ, что въ этомъ темномъ въкъ вся вдетвие унадка эгейскаго морского могущества произошло расширение Семитовъ и что единственнымъ сравнительно свъжимъ вліяніемъ Востока, которое мы можемъ проследить въ это время до береговъ материковой Эллады, было финикійское. Однако, не только возраженія, на которыя я только что указывалъ, а именно, возникающія вслёдствіе греческаго преданія и изв'єстнаго характера финикійской цивилизаціи, являются очень сильными; кром'в того, даже Японія пе оправдываетъ нашего предположенія, что цивилизація, отличавшаяся столь продолжительнымъ и полнымъ ростомъ, какъ эгейская, путемъ простого соприкосповенія съ чуждой культурой могла быть снова оплолотворена такъ, чтобы дать новый расцвътъ, хоть сколько-нибудь подобный по свъжести и силъ іонійскому. Повидимому, удовлетворительно объяснить факты можно единственно лишь введеніемъ свёжей крови сильнаго народа, вновь прибывшаго изъ болъе укръпляющаго климата, но долгое время подвергавшагося воздъйствію культуры, родственной культуръ древняго народа въ достаточно близкой степени для того, чтобы между ними объими существовало готовое сочувствіе. При другихъ обстоятельствахъ, по всей въроятности, долженъ быль бы последовать періодъ дезинтеграціи, слишкомъ долгій и суровый для того, чтобы болье древній и болье слабый народь вообще сохраниль свою силу, и чтобы новый расцвёть высшихь искусствь произошель хотя приблизительно такъ быстро, какъ случилось съ эллинскимъ расцестомъ въ Іоніи.

Я думаю, что въ настоящее время не найдется ни одного здравомыслящаго историка, который рѣшился бы отбросить греческое преданіе въ вопросѣ о происхожденіи іонійской цивилизаціи. Мы должны признать, что она въ нѣкоторой и даже въ большой степени обязана колонистамъ, прибывшимъ съ Запада въ теченіе приблизительно одного и того же періода, недалекаго отъ начала перваго тысячелѣтія до Р. Х. Болѣе этого греческое преданіе ничего не сообщаетъ. При тщательномъ сравненіи его указаній окажется, что нѣкоторое значеніе оно придаетъ также народамъ, ранѣе обосновавшимся въ Азіи, и не-эллинскимъ цивилизаціямъ. Подробиѣе объ этомъ мы будемъ говорить въ одной изъ слѣдующихъ лекцій. Въ настоящее время мнѣ достаточно возможности признать, что нѣкіе Іонійцы имѣли пребываніе въ восточной Элладѣ еще ранѣе существованія самой Іоніи и что при переходѣ въ Азію они имѣли гораздо болѣе опредѣленное культурное развитіе, чѣмъ простой «врожденный инстинктъ гуманизма». Далѣе, является въ высшей степени правдоподобнымъ,

что они сами представляли расовую смёсь, одинь элементь которой, наиболёс сильный, но гораздо менёе многочисленный, сравнительно недавно вышель изъ юго-восточной части центральной Европы, гдё онъ принималь участіе въ весьма значительной культурё бронзоваго вёка, тогда какъ другой элементь, составлявшій численное большинство, являлся по происхожденію и наслёдственности представителемъ одной изъ наиболёе передовыхъ предшествовавшихъ культуръ міра, такой, которая, находясь долгое время въ тёсномъ общеніи съ «живымъ Востокомъ», ввела въ свою систему не малую долю соціальнаго прогресса Востока. То, что Іоніецъ захватиль съ собой въ Іонію, было смёсью дунайской и эгейской культуръ. Это могло дать свёжій расцвётъ на новой почвё, открытой для жизненныхъ вліяній Востока въ большей степени, чёмъ всякая иная, на которой процвётала каждая изъ этихъ культуръ до того времени. Въ отношеніи іонійской цивилизаціи «чудеснаго» не существуєть, но многое еще должно быть объяснено.

## Лекція III.

## Іонія.

Подводя въ моемъ введении итоги знаніямъ, существовавшимъ до 1900 г. относительно происхожденія іонійской цивилизаціи, я указаль, что наибол'є серіозное затрудненіе въ опредёленіи его слагаемыхъ возникало вслёдствіе недостатка археологическихъ данныхъ объ Іоніи до Іонійцевъ. Къ сожалвнію, это затрудненіе и до сего времени мало уменьшилось. Если тогда разрушенный курганъ около древней эолійской Смирны, изв'єстный подъ именемъ могилы Тантала, и некоторые грубые и наполовину погребенные следы первобытнаго поселенія и твореній рукъ челов'ї челов'ї челов поселенія и твореній рукъ челов'ї челов поселенія и твореній рукъ челов'ї челов'ї челов поселенія и твореній рукъ челов'ї челов поселенія и твореній рукъ челов'ї челов поселенія и твореній рукъ челов поселенія и твореній поселенія и твореній и т и на горъ за нимъ, представляли темпое и единственное свидътельство о доіонійскомъ и прото-іонійскомъ населеніи самой Іоніи, то и нын' свид'єтельство ихъ проливаетъ не болбе свъта. Дъйствительно, они не были изслъдованы вновь, а также нигдт въ другихъ мъстахъ не было обнаружено чего-либо, им'вющаго къ нимъ отношеніе. Пока не будуть произведены научныя раскопки и не будуть пайдены черенки и другіе мелкіе предметы либо въ этомъ самомъ курганъ, либо въ поселении около него, до того времени останется подъ полнымъ сомнаниемъ, къ какому народу и времени онъ долженъ быть отнесенъ. Возможно, что онъ былъ сооружень такой прото-іонійской расой, какъ Фрако-фригійцы или Лелеги, или быль дъломь рукъ либо Каппадокійцевъ, либо Лидійцевъ, либо какихъ - нибудь иныхъ народовъ, которымъ принадлежатъ скульптуры на окрестныхъ скалахъ Кара-Беля около Нимфи; возможно также, что этотъ курганъ вовсе не до-іонійскаго происхожденія. Во всякомъ случай, скульптуры на скалахъ Нимфи и Сипила являются для насъ наиболъе важными вещественными памятниками до-іонійской цивилизаціи либо туземнаго, либо иностраннаго происхожденія въ средней части прибрежной полосы западной Малой Азіи.

Я вскорѣ еще верпусь къ нимъ. Литературное свидѣтельство греческихъ преданій и взглядовъ по разсматриваемому вопросу содержитъ болѣе намековъ, чѣмъ точныхъ указаній. Гомеръ не упоминаетъ ни объ одномъ городѣ на западномъ берегу материка, какъ о греческомъ; онъ указываетъ на Милетъ, какъ городъ «на варварскомъ языкѣ говорящихъ Карійцевъ». Однако, пѣкоторые изъ южныхъ острововъ присоединяются къ ахейскимъ спламъ; въ частности, на Родосѣ Линдъ, Ялисъ и Камиръ являются, какъ города предположительно греческіе.

Но никогда нельзя полагаться на молчаніе Гомера. Существуєть большое основание сомнъваться въ томъ, что творцы гомеровскихъ пъсенъ имъли много познаній о какой-либо иной части Малой Азіи, кром'є крайняго с'єверовостока ея. Я это говорю съ полнымъ сознаніемъ того, что этимъ пѣснямъ неръдко приписывалось іонійское происхожденіе. Однако, эта теорія противоръчитъ множеству внутреннихъ указаній ихъ. Слогъ пѣсенъ, географическія знанія ихъ творцовъ, соціальное положеніе и традиціонныя отношенія главныхъ дъйствующихъ лицъ, все это указываетъ на западное происхождение. Тъ свъдінія объ Азіи, которыми располагали эпическіе авторы, пріобрітены были ими, по всей въроятности, косвеннымъ путемъ отъ участниковъ нашествій на побережье ся, подобныхъ тому, котораго касается сама Иліада. Дальнійшія свъдънія могли быть получены отъ странствующихъ ахейскихъ илеменъ, подобныхъ тѣмъ Aquaywâsa, которые при нападеніи па Египетъ около 1180 г. до Р. Х. присоединились къ другимъ «пародамъ моря». Но эти свъдънія не были обширными. Тамъ не менте, эпические авторы имали достоварныя свадяния о Милетъ, по крайней мъръ, какъ о городъ существующемъ, городъ Карійцевъ, которые говорили на неизвъстномъ Ахейцамъ языкъ и были свъдущи въ такомъ деликатномъ искусствъ, какъ раскращивание слоновой кости.

Въ виду сказаннаго представляется интереснымъ обратиться къ самому мѣстонахожденію Милста и разобрать, насколько раскопки, продолжавшіяся здѣсь съ 1900 г. д-ромъ Теодоромъ Вигандомъ для Берлинской Академіи Наукъ, освѣтили вопросъ о карійскомъ происхожденіи города. Подобно многимъ другимъ германскимъ раскопкамъ въ Малой Азіи, и это изслѣдованіе главнымъ образомъ имѣло въ виду архитектурныя цѣли и поэтому ограничивалось въ большой части мѣстоположенія очисткой развалинъ наиболѣе важныхъ общественныхъ зданій римской императорской эпохи. Но въ немногихъ пунктахъ изслѣдователю удалось проникнуть ниже и вскрыть остатки болѣе древняго времени; именю, это было въ небольшомъ святилищѣ Авины и около

41

него; основаніе его относится по меньшей мёрё къ седьмому вёку до Р. Х., но, вёроятно, еще къ болёе раннему времени. Здёсь, насколько я понимаю, имёя въ виду отсутствіе до сего времени полнаго изданія раннихъ остатковъ, изслёдователь обнаружиль нёкоторые слёды доисторическихъ построекъ и небольшое количество фрагментовъ эгейскихъ вазъ, найденныхъ на материкѣ. Миѣ не довелось ихъ видѣть, но r. Cecil Smith, которому это удалось, подтверждаетъ ихъ эгейскій характеръ. Я полагаю, что они припадлежатъ очень ноздней эпохѣ; д-ръ Вигандъ называетъ ихъ «spätmykenisch». Вѣроятно, они не древнѣе вазъ изъ Ялиса на Родосѣ или изъ Ассарлика въ Каріи, которыя, въ соединеніи съ желѣзнымъ оружіемъ, представляютъ самый конецъ эгейскаго періода. Однако, эти черепки, какъ бы то ни было, свидѣтельствуютъ о существованіи на мѣстѣ Милета поселенія болѣе древняго, чѣмъ принятая дата іонійской колонизаціи.

RIHOI

Все это представляеть очень незначительныя вещественныя данныя; можно было надъяться на гораздо большее. Но, насколько можно судить по этимъ черепкамъ, они ясно подтверждаютъ сдёланный на основании Гомера выволъ о существованіи культурнаго Милета еще до появленія Іонійцевъ, выводъ, кромѣ того, согласующійся съ указаніемъ, которое имъется въ разсказъ Геродота относительно карійскихъ женъ первыхъ греческихъ поселенцевъ. Существуютъ также другіе намеки на до-іонійскихъ Карійцевъ въ техъ местахъ, которыя впослёдствім должны были образовать іонійскую территорію; наприм'єрь, согласно Павсанію, Андрокить со своей толной колонистовъ нашель такихъ обитателей вмёстё съ Лелегами и Лидійцами въ священномъ мёстё около эфесскаго «ἐερόν». Мы не имъемъ надобности въ попыткъ дать здъсь отвътъ на вопросъ, кто были эти Карійцы. Рамзэй и другіе показали, что изв'єстное подъ этимъ именемъ историческое племя составляли по крайней мъръ два элемента, изъ которыхъ одинъ былъ индо-европейскимъ; существовало также прочное греческое преданіе, связывавшее Карійцевъ съ раннимъ Критомъ и до-эллинскимъ періодомъ на Кикладахъ. Для насъ въ настоящее время достаточно того, что они существовали какъ цивилизованное, повидимому, племя, на западно-центральномъ побережьй Анатоліи еще до прибытія первыхъ іонійскихъ переселенцевъ. Если результаты раскопокъ въ Милетъ, Ассарликъ и Ялисъ должны имъть какое-нибудь значеніе, то следуеть заключить, что эгейская культура самаго поздняго періода бронзоваго в'єка коснулась ихъ или, можетъ быть, была ими внесена.

Если бы мы могли быть болёе увёрены въ большой древности библей-

скихъ упоминаній объ Яванахъ, то мы должны были бы предположить, что имя Іонійцевъ было извъстно въ Азіи рапъе іонійскаго переселенія. А въ такомъ случать болье ранніе переселенцы должны были принести его черезъ проливы. Но пътъ необходимости настолько отдалять его. Первое библейское указаніе, къ которому мы можемъ питать нъкоторое довъріе, имъется у Іезекіиля и касается поставки въ Сирію жельза Яванами, а это относится къ такому позднему времени, какъ седьмой въкъ. Египетское упоминаніе объ Іонійцахъ въ хиттитской конфедераціи четырнадцатаго въка до Р. Х., предположенное на основаніи Шамполліонова чтенія поэмы Пентаура, уже давно признано невърнымъ.

Итакъ, въ общемъ скудныя греческія преданія и еще болѣе скудныя свидѣтельства памятниковъ изъ самой Іоніи, взятыя вмѣстѣ, имѣютъ наклонность указывать на до-іонійское обитаніе западно-центральной части Анатолійскаго побережья разнороднымъ, слабымъ и разбросаннымъ, но не варварскимъ народонаселеніемъ. Въ древпѣйшую эпоху, о которой мы сколько-нибудь освѣдомлены, это населеніе паходилось, повидимому, подъ свободной властью внутренней Сиро-Каппадокійской державы, а затѣмъ, вѣроятно, до нѣкоторой степени подпало подъ власть другой внутренней державы, а именно Фригійской, возвысившейся вслѣдствіе упадка первой. Со второй, повидимому, связаны легенды эолійской Смирны о Танталѣ, а съ первой—памятники на скалахъ Сипила и Нимфи.

Однако, имъется нъкоторое основание полагать, что либо одна изъ этихъ внутреннихъ державъ, либо объ онъ были на западномъ берегу достаточно сильны для того, чтобы препятствовать ему имёть какую - либо политическую связь съ эгейскими центрами цивилизации, а также, въроятно, и для того, чтобы предохранять его отъ вліянія эгейской культуры почти до конца эгейскаго въка. Въ 1904—1905 гг., при производствъ для Британскаго музея повторныхъ изследованій места расположенія великаго святилища Артемиды въ Эфесъ, я установиль важный фактъ отрицательнаго свойства. На обширномъ пространствъ, занятомъ площадками послъдовательныхъ храмовъ, воздвигнутыхъ на этомъ мёстё, числомъ не менёе пяти, я проникъ до материковаго песка почти по всей центральной площади, на которой стояли три наиболее древнихъ (и самыхъ малыхъ) изъ этихъ храмовъ, и нашелъ очень много вотивныхъ фрагментовъ, вмъстъ съ значительнымъ количествомъ гончарныхъ издёлій, въ самомъ нижнемъ слов. Но среди нихъ не было ни одного черепка эгейской посуды, никакихъ издёлій настоящаго эгейскаго производства, а также ничего, относящагося къ последующему такъ называемому

юнія. 43

геометрическому стилю, за исключеніемъ двухъ мелкихъ обломковъ вазы. Однако, не можетъ быть сомнѣній въ томъ, что я достигъ предѣльной глубины залеганія человѣческихъ остатковъ въ этомъ мѣстѣ. Самый нижній мой слой залегалъ ровно на чистомъ пасыщенномъ нескѣ, представлявшемъ, очевидно, новерхность рѣчного русла, верхній уровень которой лежигъ не выше двухъ метровъ надъ уровнемъ отдаленнаго моря и значительно ниже нынѣшняго русла рѣки Каистра въ ближайшемъ его пунктѣ. Въ этомъ нескѣ, который залегаетъ болѣе чѣмъ на одинъ метръ ниже уровия насыщенія въ раннемъ лѣтнемъ періодѣ и который могъ быть изслѣдованъ только при постоянномъ высасываніи инфильтраціи помощью парового насоса, во всѣхъ пунктахъ могли быть опущены до самыхъ головокъ пятифутовые буры, которые при этомъ не встрѣтили никакого сопротивленія. Несомиѣнно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ первобытной болотной почвой, на которой, какъ намъ сообщаетъ Илиній, былъ заложенъ древнѣйшій Артемизій въ надеждѣ застраховать его по возможности отъ послѣдствій землетрясеній.

Всегда бываетъ трудно доказывать археологическія свидѣтельства отрицательнаго характера и опасно настаивать на нихъ. Въ другой части большой площади, которую впослѣдствіи стали считать за ієро́у Артемиды, вполнѣ могло существовать еще болѣе древнее поселеніе, чѣмъ самое древнее изъ отврытыхъ мною. Въ самомъ дѣлѣ, было изслѣдовано до грунта только прямоугольное пространство, занятое самимъ большимъ храмомъ и имѣющее около 100 метровъ длины и 60 м. ширины. Равнымъ образомъ, возможно, что древнѣйшее ієро́у, вокругъ котораго первые іонійскіе колонисты нашли смѣшанное туземное населеніе, жившее іхєбіаς ёуєха, не лежало гдѣ-либо по близости отъ позднѣйшаго Артемизія, по было тѣмъ самымъ Ортигійскимъ святилищемъ Латоны на холмахъ къ югу, которое позднѣйшее преданіе считало первоначальнымъ храмомъ. Если повѣствованіе Плинія о древиѣйшей іонійской постройкѣ и причинахъ выбора мѣста для нея справедливо, то оно приводитъ къ заключенію, что было выбрано новое мѣсто, едва-ли выбранное еще древнѣйшими строителями.

Тъмъ не менъе, указанный отрицательный результатъ моихъ глубокихъ раскопокъ Артемизія не лишенъ значенія. Въ отношенін древнъйшихъ эгейскихъ памятниковъ этотъ результатъ находится въ соотвътствін съ почти одинаково отрицательными результатами, до сего времени получавшимися при всевозможныхъ изслъдованіяхъ въ эллинской Азіи, какъ на материкъ, такъ и на островахъ повсюду, за единственнымъ исключеніемъ Гиссарлика.

Для остальной части побережья, какъ уже было замъчено, мы совершенно не можемъ указать чего-либо эгейскаго, кромт вазъ и черепковъ, относящихся къ самому позднему періоду бронзоваго въка или самому раннему времени жельзнаго выка, найденныхъ только въ трехъ мыстахъ на материкъ, а именно, въ Пергамъ, Милетъ и Ассарликъ, и въ одномъ мъстъ на Родосъ. Въ послъднее время по этому острову прошли одна за другой партіи британскихъ и датскихъ изследователей въ поискахъ за эгейскими памятниками, но на поверхности его не удается найти ничего болте древняго, чтмъ вазы Ялиса, или даже столь-же древняго. Правда, на Родосъ не было произведено дальнёйшихъ раскопокъ, за исключеніемъ изслёдованій въ историческихъ слояхъ Линда. Но ни въ какой другой мъстности, гдъ эгейские памятники случайно были обнаружены въ нъкоторомъ изобиліи, какъ, напр., на Кипръ, Критъ или въ Арголидъ, изслъдователи при сознательныхъ поискахъ эгейскихъ остатковъ не очищали до такой степени поверхность. Несомитино получается такое впечатленіе, что Родосъ приняль своихъ поселенцевь съ запада пезадолго до времени сложенія Иліады. Другіе большіе острова, лежащіе вблизи іонійскаго берега, какъ, напр., Самосъ, Хіосъ и Митилена, ещс не представили ни одного хорошо удостовъреннаго эгейскаго предмета.

Итакъ, здёсь имёются, можетъ быть, вполнё достаточныя основанія, чтобы полагать въ качествё дёйствующей гипотезы, что до очень поздняго времени азіатскіе берега Эгейскаго моря, за исключеніемъ северо-западной части ихъ, лежали внё предёловъ культурной области, связанной съ названіемъ этого моря. Но если это вёрно, то это странно!

Въ силу какихъ причинъ странствовавшимъ критскимъ и другимъ эгейскимъ морякамъ, либо пиратамъ, либо торговцамъ, либо тёмъ и другимъ, не удалось обосноваться именно на этихъ берегахъ и островахъ? Они провели свои издѣлія въ Гиссарликъ и заполнили все противоположное побережье Европы культурой гораздо болѣе высокой и сильной, чѣмъ какая-либо другая культура, оставившая слѣды того же времени въ Анатоліи. Въ объясненіе такого факта, если слѣдуетъ признать это фактомъ, я могу представить себѣ только одну причину; она заключается въ слѣдующемъ. Должна была существовать какая-то сильная континентальная держава, господствовавшая надъ всѣмъ западно-центральнымъ побережьемъ Малой Азіи, со столицей, лежавшей внутри страны. Эта держава не была морскою и не заботилась о развитіи своихъ прибрежныхъ страпъ, но старательно держала въ отдаленіи отъ нихъ другихъ. Фактически, какая-то азіатская раса, играя въ столь рапнее время

юнія. 45

ту же роль, какая въ историческое время принадлежала сперва лидійскимъ дарямъ Мермнадамъ, а затѣмъ въ теченіе двухъ эпохъ персидскимъ дарямъ Ахеменидамъ, достигла въ Анатоліи тѣхъ же результатовъ, но со слѣдующей разницей. Эти историческія державы выдвинулись послѣ періода разъединенія, во время котораго на западномъ берегу возникли мпогочисленные иноземные города. Такимъ образомъ имъ приходилось подчинить себѣ существующую побережную цивилизацію, находившуюся уже въ полномъ ростѣ, и властвовать надъ нею. Но упомянутая доисторическая держава выступила ранѣе такого періода и нашла на побережьѣ, самое большее, лишь незпачительное количество слабыхъ городовъ, которые она могла либо захватить, либо оставить. Она не прилагала стараній создать ихъ больше.

Вспомните, что въ продолжение всей исторіи богатыя приморскія области Малой Азіи постоянно подпадали подъ власть континентальныхъ государствъ Азіи, если только не было какой-либо очень сильной морской европейской державы, которая стремилась къ нимъ. Въ эпохи ослабленія морскихъ народовъ юго-восточной Европы онѣ никогда долго не оставались самостоятельными въ своихъ собственныхъ силахъ и не были въ состояніи сопротивляться Азіи. Географическое положеніе и климатическія условія постоянно приносили вредъ ихъ европензму. Ихъ территоріи, роскошныя и обезсиленныя, были расположены въ копцѣ удобныхъ путей, ведущихъ изъ другого, болѣе здороваго міра.

Однако, если подобное впутреннее государство существовало и кричало «руки прочь» претендентамъ изъ колонистовъ и флибустьеровъ, то не слъдуетъ предполагать, что оно вовсе не имъло сношеній со странствовавшими моряками Эгейскаго моря. Конечно, могли и даже должны были существовать и вкоторыя торговыя сношенія, вполив достаточныя для объясненія перехода взаимнаго вліянія съ моря на континентъ и съ континента на море. Вопросы о томъ, что могло представлять собою это государство и гдв имъло центръ, я намвренъ изследовать въ другой беседь, когда мив придется разсматривать то, что было расположено къ востоку отъ Іоніи. Здъсь я остановлюсь только, чтобы указать, что мое предположеніе, конечно, заключаетъ въ себе нёкоторую условность. Внутреннее государство, о которомъ здёсь идетъ ръчь, должно было ослабёть въ поздней части эгейскаго періода и настолько притти въ разстройство ранъе 1000 г. до Р. Х., что закрытые прежде западные берега сдёлались доступными для смёлыхъ авантюристовъ. Если далъе мив удастся доказать, что въ Малой Азіи дъйствительно существовало сильное

внутреннее государство, которое подверглось явному упадку или распаденію около этой эпохи, то я установлю ясный prima facie фактъ.

Если тъ матеріалы объ Іопіи ранъе Іопійцевъ, которыми мы располагаемъ въ настоящее время, лишь немного обширнъе бывшихъ въ нашемъ распоряженіи десять літь назадь, то занимаемь ли мы лучшее положеніе относительно матеріаловъ, осв'ящающихъ начало посл'ядующаго періода, который традиціонно ставится въ связь съ переселеніемъ съ запада? Древнъйшіе остатки изъ містности Артемизія въ Эфесь, какъ я замітиль выше, не заключають ничего, что можеть быть отнесено къ мёстной до-іонійской цивилизаціи. Но опи представляють большое количество данныхъ, по которымъ можно сделать выводы о ходе последующаго архаическаго іонійскаго развитія. Действительно, при разсмотрѣніи ихъ археологія впервые пріобрѣла ясный взглядъ на историческую іонійскую цивилизацію въ ея созиданіи. Н'вкоторые арханческіе іонійскіе матеріалы были добыты также въ Милетъ. Но, насколько мнъ удалось узнать, милетские намятники этого періода гораздо менте многочисленны и имъють гораздо меньшее значеніе, чъмъ эфесскіе. Во всякомъ случать ими нельзя съ увъренностью пользоваться до окончательнаго опубликованія ихъ лицомъ, открывшимъ ихъ. Поэтому я обращусь къ эфесскимъ памятникамъ, о которыхъ я имъю возможность говорить непосредственно по первоисточнику. Я изложилъ обстоятельства, при которыхъ я нашелъ эти документы; и далъ подробное описание ихъ въ книгъ, недавно изданной управлениемъ Британскаго музея. Здёсь мнё остается лишь очень кратко вспомнить главные факты. При отъёздё моемъ въ Эфесъ въ 1904 г. мит было дано порученіе, въ числъ прочихъ, произвести изслъдование подъ площадкой храма, сооруженной въ шестомъ въкъ до Р. Х. и открытой въ 1870 г. І. Т. Вудомъ, который до конца дней своихъ считалъ ее древнейшей постройкой въ этомъ месть. Однако, казалось нев роятнымъ, что столь высоко чтившееся встии азіатскими Эллинами святилище возникло въ такое позднее время ихъ исторіи. Послѣ повой болѣе тщательной очистки площади и послѣ напрасныхъ раскопокъ въ нъсколькихъ пунктахъ по ея внъшней периферіи, я приступилъ къ изследованію прямоугольнаго мраморнаго основанія въ ея осевомъ центре, самый верхній рядъ котораго въ высшей своей части, лежавшей нѣсколько ниже пола целлы, быль открыть Вудомъ. Онъ полагалъ, что оно служило фундаментомъ для внутренняго великаго алтаря, но изслёдованія далёе не продолжаль. Однако, начавъ болъе глубокую очистку вокругь фундамента и внутри его, я не только обпаружилъ, что здёсь имёлся лишь одинъ рядъ

мрамора и что ниже его шла кладка изъ другого камия, не похожаго на употребленный для храма шестого въка, но нашель также, что часть прямоугольника была плотно заполнена ровно положенными плитами известняка, связанными растворомъ на глинъ. Поднявъ верхнія плиты, я открылъ въ большомъ количествъ ювелирныя издълія изъ золота и электра и другія личныя украшенія и носильные предметы изъ слоновой кости и другихъ матеріаловъ. По большей части эти предметы во всёхъ деталяхъ оказались настолько совершенными, что представляется нев фроятнымъ, чтобы они могли попасть въ растворъ незамъченными или быть брошеными въ качествъ мусора тамъ, гдь они были впоследствии найдены. Единственной возможной альтернативой является предположение, что эти предметы были осторожно положены между плить съ какою-либо гіератической цёлью, какъ, напр., въ качествё приношеній при закладкъ, которыя, по первоначальному мотиву всъхъ подобныхъ приношеній, предназначались для пользованія божеству храма. По всей втроятности сооружение, заключавшее въ себъ это приношение, вовсе не было алтаремъ, а служило базисомъ центральной священной статуи Эфесской богини. Если бы были вскрыты фундаменты въ центральныхъ частяхъ другихъ греческихъ храмовъ (напр., въ Пароенопъ, Дельфійскомъ и Олимпійскомъ храмахъ), то, я увъренъ, было бы открыто, что у Эллиновъ существовалъ обычай прятать закладочныя приношенія подъ центральной статуей.

RIHOI

Ради краткости моего изложенія, которое могло бы быть пространнымъ, я добавлю только, что мои работы, по мёрё движенія ихъ впередъ, производившагося съ большими затрудненіями въ воді и илі при помощи насосовъ, въ результатъ показали, что этотъ центральный базисъ дважды расширялся путемъ пристроекъ со всёхъ сторонъ, кромъ зацадной. Первоначальный и самый малый прямоугольникъ имълъ своимъ основаниемъ фундаментъ изъ плитъ, положенный въ чистомъ болотномъ пескъ, приблизительно на два метра пиже пола шестого въка, и былъ сооруженъ изъ прекрасной древней кладки зеленаго сланца, отдёланной только съ наружныхъ сторонъ; съ внутренней же стороны глыбы остались не отдёланными и были связаны съ плитняковой задёлкой. Въ этой задълкъ, безъ которой все сооружение не было бы компактнымъ или устойчивымъ, по мъръ удаленія рядовъ ея мы продолжали обнаруживать ювелирныя издёлія и другіе мелкіе предметы, неизмённо одинаковые по стилю. Но эти находки оказались только въ предвлахъ самаго малаго и древнвишаго прямоугольника. Задёлка позднёйшихъ расширеній съ трехъ сторонъ не заключала въ себъ ничего иного, кромъ костей и древеснаго угля въ одномъ углу, представлявшихъ, въроятно, остатки жертвоприношенія. Общее количество найденныхъ въ меньшемъ прямоугольникъ предметовъ изъ драгоцънныхъ металловъ, слоновой и простой кости, хрусталя и иныхъ матеріаловъ, немногимъ превышало тысячу, за исключеніемъ 28 монетъ изъ электра; эти предметы представляли собою бездълушки или иныя веши для ношенія или для потребностей культа. Къ послъдней категоріи должно быть причислено значительное количество искусственныхъ астраѓаловъ, изготовленныхъ изъ слоновой кости и разнообразно украшенныхъ. Въроятно, они примънялись при прорицаніяхъ или посвящались въ видъ символовъ послъ успъшнаго обращенія къ оракулу, произведеннаго при помощи естественныхъ суставчатыхъ костей, изъ коихъ нъкоторыя были найдены въ той же залежи.

Изъ этихъ фактовъ въ томъ видѣ, какъ они мнѣ представляются, неизбѣжны слѣдующіе выводы. Самый маленькій прямоугольникъ является самой ранней постройкой на этомъ мѣстѣ. Его плитняковая задѣлка современна ему, а оказавшіеся въ этой задѣлкѣ предметы были тщательно помѣщены въ нее при постройкѣ зданія. Слѣдовательно, они являются столь же ранними, какъ и самая постройка. Затѣмъ необходимо допустить двѣ послѣдовательныя реставраціи базиса, произведенныя позднѣе этого основанія, но ранѣе половины шестого вѣка. Поэтому самый маленькій прямоугольникъ долженъ быть отнесенъ къ значительно болѣе рапнему времени, чѣмъ эпоха Креза.

Продолжая мои изследованія самыхъ низкихъ слоевъ вокругъ этого базиса, я нашель въ соотвётствіи съ тремя періодами его остатки построекъ трехъ первоначальных в храмовъ. Вст они были малы и помещались внутри пространства, занятаго впоследствін одной только целлой шестого века; для нихъ всёхъ базисъ служилъ центральнымъ пунктомъ. Полъ каждаго последующаго храма находился на высшемъ уровит сравнительно съ предыдущимъ; третій первоначальный полъ, самый высокій, лежалъ, однако, почти на одинъ метръ ниже пола большого храма шестого въка. Третья первобытная постройка была самой обширной, а также единственной, основной планъ которой сохранился въ достаточной степени для того, чтобы можно было судить о ея формъ. Повидимому, она представляла храмъ in antis, съ обычнымъ эллинскимъ соотношеніемъ частей, обращенный къ западу, не имѣвшій перистиля и построенный изъ тонкаго известняка, а не изъ мрамора. Не сохранилось никакихъ следовъ, но которымъ можно было бы судить, имелъ ли этотъ храмъ одипочный осевой рядъ колониъ, подобно раинему іонійскому храму въ Неандріи или первому храму Артемиды Ореіи въ Спартъ; въроятно, и здъсь

49 RHIOI

такъ было. На пространствъ, запятомъ этими тремя первопачальными храмами, въ самомъ нижнемъ слов, единственномъ, который пощадили руки строителей фундамента большой площади шестого въка, я нашелъ еще около 2000 мелкихъ вотивныхъ предметовъ и фрагментовъ. Значительное большинство ихъ съ достовърностью можеть быть отнесено къ одному періоду съ сокровищемъ базиса либо въ силу внутренняго сходства, либо вследствіе отношенія, которое они имѣютъ къ первоначальному основанію. Въ числѣ ихъ найдено около 60 монетъ изъ электра и много псевдо-египетскихъ скарабеевъ, кромъ значительнаго количества издёлій изъ слоновой кости тонкой работы и изъ бронзы, --- металла, почти совершение отсутствующате въ сокровищъ базиса. Однако, въ общемъ предметы, найденные вит базиса, представляли собою хуже сохранившіеся мелкія бездёлушки.

Это собраніе предметовъ въ количеств около 3000 экземпляровъ и древивйшій Артемизій, къ которому они, повидимому, почти безъ исключенія относятся, образують комплексь свидетельствь, которымь я имею намерение воспользоваться. Я датирую эти предметы приблизительно концомъ УШ въка до Р. Х., отчасти принявъ во внимание промежутокъ времени, который логически долженъ быть допущенъ для последовательного существования трехъ храмовъ, одного за другимъ, ранте средины УІ втка, но въ большей степени основываясь на сравненіи съ аналогичными по выд'ялк'я и стилю находками, сдъланными въ другихъ мъстахъ. Особенно слъдуетъ сравнить ихъ съ тъми золотыми предметами изъ Камира на Родосъ и изъ могилы Полледрары въ Вульчи, въ Тоскант, которые, по ихъ связи со скарабеями Псамметиха I, съ въроятностью датируются второй половиной VII въка, но представляются произведеніями нісколько боліве развитого искусства. Я полагаю, что сокровище эфесскаго базиса было намъренно вложено въ него при первоначальной закладкъ, немного поздиъе или ранъе 700 г. до Р. Х. Предметы, найденные снаружи, являются, въроятно, остатками вотивнаго и иного имущества самаго ранняго храма, посвященнаго во время его, повидимому, короткаго существованія и, въ моментъ какой-либо катастрофы, по большей части сломаннаго и втоптаннаго въ илистую почву этого м'еста, очевидно, всегда бывшаго очепь сырымъ. Очень возможно, что этотъ моментъ наступилъ при набъгъ Киммерійцевъ на Эфесъ, который, какъ сообщають Геродотъ и другіс, произошель въ царствованіе Ардиса II Лидійскаго.

Итакъ, здъсь мы имъемъ рядъ намятниковъ, свидътельствующихъ объ іонійской цивилизаціи въ томъ видѣ, въ какомъ она была приблизительно

черезъ два столітія послії изв'ястной изъ преданія высадки западныхъ колопистовъ. Копечно, не всъ документы должны говорить только объ этомъ моментъ. Нъкоторые вполнъ могутъ принадлежать болъе раниему времени, представляя собою наслёдіе предшествовавших поколёній, пожертвованное, наконецъ, богинъ, когда мъсто на равнинъ, которое впредь должно было особенно ассоціпроваться съ нею, впервые было избрано для ея алтаря. Безділушки всевозможныхъ родовъ, особенно металлическія, обыкновенно долго сохраняются въ употребленіи. Изъ нихъ нікоторыя, найденныя въ Артемизін, какъ, напр., бронзовыя фибулы, обпаруживаютъ различныя стадіи развитія отъ простыхъ дужекъ, на которыхъ нанизаны бусы изъ янтаря или композиціи, до тяжелыхъ дужекъ, на которыхъ массивныя литыя фигуры представляють подражанія этимь случайнымь украшеніямь. Среди предметовь другой категоріи, женскихъ стоящихъ статуэтокъ, многія изъ которыхъ, вфроятно, изображали богиню (или, можеть быть, какъ предпочитаеть г. Cecil Smith, ея почитательниць), также имбются доказательства развитія. Возможно проследить прогрессъ отъ фигуръ очень грубо моделированныхъ, заканчивающихся книзу въ видъ колонки, безъ указанія ногъ или другихъ формъ человъческаго тъла, до той формы, превосходно выръзанной, хотя еще архаической и неправильной, изображение которой пом'вщено на обложк'в книги Британскаго музея. Конечно, не следуетъ исключать возможности изменений соответственно тогдашней мод вили разниц въ индивидуальных способностяхъ мастеровъ. Но такія объясненія изміненія являются наименіве віроятными, когда діло касается издёлій ранней эпохи.

Во всякомъ случав, старательно выработанный рисунокъ и исполненіе большинства эфесскихъ памятниковъ, именно бездёлушекъ и драгоцвиныхъ издвлій изъ электра, подразумваютъ долгую предшествовавшую эволюцію искусства. Сколько времени оно двйствовало въ самой Іоніи? Можно ли предполагать, что оно началось здвсь, или следуетъ искать предковъ эфесскихъ предметовъ въ другихъ мъстахъ? Дать удовлетворительные ответы на эти вопросы еще, пожалуй, не представляется возможнымъ. Но имвются некоторыя соображенія, которыя могутъ направить насъ къ окончательному ответу.

Когда я сталъ описывать и сравнивать эфесскіе памятники, мнѣ пришлось многократно обращаться къ энкомійскому кладу, открытому въ могилахъ около Саламина на Кипрѣ и —нынѣ почти цѣликомъ находящемуся въ Британскомъ музеѣ. До того времени я слѣдовалъ за нѣкоторыми очень компетентными критиками изданія этого клада, сдѣланнаго д-ромъ А. С. Мёррэемъ.

10нія. 51

считая его приблизительно на восемь стольтій болье раннимъ, чъмъ самая ранняя дата, къ которой могутъ быть отнесены эфесскіе предметы. Эти критики отнесли его къ періоду микенскихъ шахтовыхъ могилъ (на микенскомъ акрополь). Однако, изследуя его снова при светь техъ данныхъ, которыми при составлении критики еще нельзя было располагать, такъ какъ онъ были обильно собраны последующими трудами самаго главнаго критика, А. Эванса, я полженъ былъ датировать его значительно болбе позднимъ временемъ. Здбсь могло произойти некоторое смешение более ранних и более позднихъ погребеній; или же нікоторыя безділушки, какъ обыкновенно, могли просуществовать съ болбе ранняго эгейскаго періода, именно со второго поздне-минойскаго. Но большинство предметовъ, которые (какъ напр., гончарныя и накоторыя броизовыя издёлія) едва ли могуть быть наслёдственнымъ имуществомъ, ясно представляются столь же поздними, какъ реоккупаціонный періодъ Кносса, или еще болъе поздними. Они относятся къ столь же позднему времени, какъ предметы Ялиса на Родосъ. Теперь я готовъ подписаться подъ энитетомъ «посла-эгейскій», который быль придань энкомійскому кладу не однимъ авторитетнымъ изследователемъ. Итакъ, если онъ въ массе долженъ быть отпесенъ къ самому концу броизоваго віка, то промежутокъ времени, который отдуляеть его отъ эфесскаго сокровища, не слишкомъ великъ.

Аналогіи между обоими кладами многочисленны и поразительны. Он'є замъчаются въ способъ выдълки, какъ, напр., въ приготовленіи полыхъ фигурокъ изъ двухъ пластинокъ, передней и задией; въ формъ, какъ, напр., въ спиральномъ фасонъ серегъ, высокой дужкъ ихъ и въ типахъ пъкоторыхъ фибулъ, подвъсокъ и бусъ; въ стилъ, какъ, напр., въ группахъ бусъ и въ употребленіи почти одинаковыхъ маленькихъ животныхъ, человъческихъ головъ и насткомыхъ въ качествт привтсокъ къ ожерельямъ и серьгамъ; въ орнаментахъ, какъ, напр., въ примънении дуги лука въ различныхъ сочетаніяхъ и въ частомъ расположеніи зерни, образующей треугольники. Важная параллель въ художественной условности наблюдается на сфинксахъ, имъющихъ на лбу спиральную прядь волосъ. Эта последняя черта, равно какъ и мотивъ дуги лука, могли имъть месопотамское происхождение. Но въ виду того, что она импется также на сфинксахъ, найденныхъ среди издълій изъ слоновой кости въ Спатъ и въ одной могилъ въ Кноссъ, повидимому, третьяго поздне-минойскаго періода, очевидно, она столь долго существовала въ эгейской области, что предположение о самостоятельномъ заимствования ся съ Востока эфесскими золотыхъ дёлъ мастерами является неосновательнымъ.

Дъйствительно, значительное число восточныхъ чертъ въ эфесской работъ, которыя мы сейчасъ отмътимъ, предварено въ энкомійскомъ кладъ. Къ нему я вернусь еще въ дальнъйшемъ при разсмотръніи такъ называемаго кипрофиникійскаго искусства. Теперь же достаточно указать, что энкомійскіе предметы въ своей главной части являются кипрскими, по не финикійскими, и что выразившимся въ нихъ вдохновеніемъ опи, очевидно, обязаны эгейскому искусству.

Съ другой стороны, эфесскія вещи являются, несомивню, не кипрекими. Въ виду присутствія въ самомъ храмв сора отъ работы золотыхъ дёль мастеровъ и частаго нахожденія півкоторыхъ особенныхъ формъ и декоративныхъ мотивовъ, какъ, напр., пчелы, есть полная візроятность, что вещи этого первоначальнаго клада были изготовлены въ большей своей части въ самомъ Эфесь. Но такъ же несомніно, какъ мні кажется, что составныя его части, за немногими псключеніями, имбютъ связь по существу, хотя бы и болье отдаленную, съ той же системой, какъ и кипрскія вещи, т. е. съ посяв-эгейской культурой.

Однако, въ такомъ случав естественно, что аналогія съ Эфесомъ должна наблюдаться не только въ кипрекихъ эгейскихъ предметахъ. Что можно сказать о Гиссарликъ, единственномъ изслъдованномъ до сихъ норъ важномъ эгейскомъ пунктъ въ Малой Азіи? Всякій, кто потрудится прочесть до копца мою опись эфесскаго клада, найдеть, что въ ней отмічено почти столько же сравненій съ Гиссарликомъ, сколько и съ Энкоми. Однако, я не настаиваю на нихъ въ такой же степени, такъ какъ тв гиссарликские памятники, о которыхъ идетъ ръчь, были почти полностью найдены рабочими Шлимана въ тъхъ слояхъ надъ «сожженнымъ городомъ», которые, очевидно, плохо наблюдались и часто смѣшивались наблюдателями, пока на пользу дѣла не явился Дёрпфельдъ. Миогіе рисунки и формы, параллельные эфесскимъ и иногда тождественные съ ними, должны быть отнесены въ пекоторыхъ случаяхъ, вероятно, къ шестому городу, а въ большемъ числъ къ седьмому и восьмому. Во многихъ случаяхъ они могутъ свидътельствовать о культуръ скоръе современной іонійской эфесской, чёмъ более ранией. Но более чёмъ вероятно, что въ Гиссарликъ эгейскія традиціи вдохновляли арханческую культуру при каждомъ шагі ея.

Въ отношении произведений западныхъ эгсйскихъ цивилизацій нельзя ожидать такого близкаго параллелизма. Они въ очень большой своей части или относятся къ гораздо болѣе раннему времени, или, если и принадлежатъ приблизительно тому же періоду, то представляютъ искусство, которое полу-

10 нля. 53

чило свое развитіе (согласно моей гипотез'ї о возникновеніи Іоніп), не подвергаясь чуждымъ вліяніямъ въ столь значительной степени, какъ іопійское и кипрекое. Но темъ не мене эфесския вещи представляють аналогию во многихъ отношеніяхъ съ позднейшими материковыми эгейскими остатками въ Микенахъ, Спатв и другихъ пунктахъ. Замвчается, что въ Эфесв пользовались постоянной популярностью различныя «микенскія» формы, какъ, папр., имъющія часто явственный послъ-эгейскій характеръ круглыя пластинки изъ драгоцінаго металла съ вытиспенными или гравированными узорами, которыя нашивались на ткани для украшенія діадемъ или одівній; чистый горный хрусталь, повидимому, считавшійся въ эгейскомъ періодъ однимъ пзъ наиболье цънныхъ матеріаловъ; labrys или двойная съкира въ качествъ декоративнаго мотива; геральдическое противопоставление животныхъ въ декоративныхъ религіозныхъ изображеніяхь; употребленіе въ качествъ подвісокъ насівкомыхь, сділанныхь изъ драгоценнаго металла; группы спаянныхъ бусъ и, наконецъ, полихромія въ керамическихъ украшеніяхъ. Какъ доказываютъ въ достаточной степени открытія, сдёланныя въ Элевсип'є, на Родос'є, и особенно въ Навкратис'є, эти средне-минойскія формы ясно проявились снова въ позднійшихъ іонійскихъ гончарныхъ издёліяхъ.

Если, съ другой стороны, мы будемъ искать въ культуръ іонійскихъ колонистовъ следы другого первоначальнаго ингредіента, а именно, культуры средней Европы, то найдемъ ихъ дъйствительно ясно и опредъленно выраженными, но гораздо реже. Такъ, напр., мы найдемъ ихъ въ фибулахъ, какъ и слъдовало ожидать, если фибула въ видъ «безопасной булавки» появилась въ Греціи съ сѣвера. Но не столько по формѣ своей эфесскія фибулы напомипаютъ намъ о средне-европейской области. Большинство іопійскихъ экземпляровъ принадлежитъ къ тому упрощенному типу, названному Фуртвенглеромъ «малоазіатскимъ», который, какъ кажется по сравнительной ръдкости его среди остатковъ на западъ отъ Эгейскаго моря, развился на восточномъ его берегу и проложиль себъ путь въ обиходъ внутренней части страны. Напоминаніе это даеть намъ добавочная орнаментація фибуль, состоящая главнымъ образомъ изъ бусъ, закръпленныхъ на петяв. Эти бусы (иногда очень безобразныя) обыкновенно дълались изъ янтаря, повидимому Балтійскаго. Я считаю, что эта манера орнаментаціи бусами, какъ и сама фибула, имъетъ средне-европейское происхождение. Она оставила свои слъды въ наиболье арханческихъ греческихъ и греко-этрусскихъ мъстахъ поселеній. Часто янтарь на дугъ фибулы уступаетъ мъсто особеннымъ, во множествъ найденнымъ какъ въ Эфесъ, такъ и въ архаическихъ греческихъ слояхъ другихъ мъстъ, пестроокраниеннымъ трехграннымъ бусамъ изъ пасты, съ чирьевидными бугорками. Бусы подобнаго вида и окраски были найдены въ могилахъ ранияго бронзоваго въка въ Езерниъ въ Боснии. Позвольте мит обратить также вниманіе на иное украшеніе фибулы, часто встръчавшееся въ Эфесъ, а именно, на двойную пластину изъ слоновой кости «очковой» формы. Она представляетъ очень обыкновенную прибавку къ фибулъ въ Босніи, по въ находкахъ изъ другихъ мъстъ встръчается ръдко, хотя двойныя металлическія кольца, представляющія по виду подобные-же «очки», встръчались довольно часто въ архаическихъ греческихъ слояхъ. Любопытныя металлическія цилиндрическія бусы, вздутыя въ средней части, разнообразно украшенныя выпуклыми ободками и просверленныя по длинъ, встрътившіяся въ Эфесъ изготовленными изъ обоихъ драгоцънныхъ металловъ и броизы, относятъ насъ къ гальштаттскимъ могиламъ.

Однако, по моему мивнію, имветь очень большое значеніе замвчательный факть, что среди обширнаго класса обычныхъ туалетныхъ принадлежностей, найденныхъ въ Эфесъ, совершенно отсутствуеть одинъ средне-европейскій видъ, преобладающій въ западныхъ греческихъ арханческихъ мъстахъ поселеній, а именно булавка съ головкой въ видъ плоскаго диска или катушки и съ катушкообразными расширеніями и украшеніями въ верхней части стержня. Этотъ фактъ добавляеть еще одно свидътельство ко многимъ другимъ, склоняющимся въ пользу того, что въ іонійской цивилизаціи средне-европейскій элементъ былъ выраженъ слабъе, а эгейскій элементъ сильнъе, чъмъ въ дорійской или іонійской культурѣ занада. Но во всякомъ случаѣ, по моему миѣнію, весь комплексъ данныхъ, полученныхъ въ Эфесъ, представляетъ сильное доказательство того, что именно эти два элемента, въ какомъ бы ни было соотношеніи, послужили для первоначальнаго образованія іонійскаго искусства.

И отложу до заключительной лекціи попытку высказаться относительно того, въ какомъ періодѣ или въ какихъ періодахъ и какимъ образомъ эти два главныхъ элемента вступили въ Малую Азію при іонійскомъ переселеніи. Здѣсь-же можно заявить caveat противъ предположенія о совершенномъ отсутствін въ Азіи до этого переселенія одного изъ этихъ элементовъ или ихъ обоихъ. Есть основаніе предполагать, съ одной стороны, что съ раннихъ временъ на анатолійскомъ побережьѣ существовало какое-то населеніе, которос находилось въ расовомъ родствѣ съ населеніемъ, давшимъ развитіе эгейской культурѣ, а съ другой—что произошелъ очень ранній переходъ вліяній и,

10 ня. 55

можеть быть, народовь изъ балканской Европы въ Малую Азію. Не только въ древнѣйшемъ послѣ-неолитическомъ слоѣ Гиссарлика были обнаружены гончарныя издѣлія и оружіе, имѣвшія тѣсное сходство съ такими-же предметами изъ дунайскихъ неолитическихъ могилъ, но и въ двухъ другихъ мѣстахъ сѣверо-западной части Малой Азіи, гдѣ были изслѣдованы послѣ-неолитическія стоянки, съ еще большей достовѣрностью должны быть отмѣчены апалогіи съ Дунайской областью. Этими мѣстами являются Бозъ-Эюкъ въ центральной Фригіи и Іортанъ въ Мизіи. Вазы изъ Іортана, съ могильника древнѣйшаго періода бронзоваго вѣка, обнаруживаютъ близкія аналогіи съ кипрскими формами и заставляютъ предполагать, что древнѣйшіе европейскіе эмигранты спорадически распространялись далеко вглубь черезъ полуостровъ къ-востоку. Тотъ фактъ, что ихъ промежуточныя стоянки между сѣверной Фригіей и Кипромъ не извѣстны, еще не доказываетъ, что опѣ вообще не существовали, такъ какъ не было еще попытокъ изслѣдовать послѣ-неолитическія мѣста поселенія въ какой-либо иной части полуострова.

Однако, необходимо обратить внимание еще на новый элементъ въ эволюцін іонійской цивилизацін. По крайней мёрё въ томъ ея состоянін, какое обрисовывается по добытымъ въ Эфест памятникамъ, она испытывала также различныя вліянія, не имівшія ни средно-европейскаго, ни эгейскаго характера. Указать результаты ихъ, сравнительно, легко. Но трудности увеличатся, если мы попытаемся опредёлить, откуда и какимъ путемъ они пришли, и въ особенности, если мы постараемся выяснить, представляютъ-ли какія-либо изъ нихъ культуру, существовавшую въ Іоніи рап'те Іонійцевъ. Весьма важный отдёлъ эфесскихъ намятниковъ, представленный статуэтками изъ слоновой кости въ формъ людей и животныхъ, выдаетъ особенное вліяніе Востока. Слоновал кость, какъ матеріалъ, всегда намекаетъ на Востокъ, но въ данномъ случаъ следуетъ помнить, что въ течение долгаго предшествовавшаго періода она была извъстна и употреблялась въ Эгейской области. Это могутъ засвидътельствовать статуэтки и пластины Кносса, пластины и фигурки Спаты, а также пгорная шкатулка и другіе предметы изъ Эпкоми. Хотя Гомеровскія ноэмы не указываютъ на окрашиваніе слоновой кости, какъ на греческое искусство, однако эфесскія статуэтки являются несомненно іонійской работой. Какъ указаль г. Cecil Smith при изданіи наплучшихъ изъ пихъ, тонко выръзанные узоры на нъкоторыхъ одеждахъ находятся въ близкомъ соотвътствіи съ тономъ украшеній на раскрашенных гопчарных издёліяхь, найденныхь на м'єств поселенія и несомивино іонійскихъ. Къ этому можно добавить, что они соот-

вътствуютъ также узорамъ тканей, расписаннымъ на фрагментахъ большой арханческой мраморной скульптуры изъ храма. Кромъ того, и вкоторыя изъ женскихъ фигуръ изображены въ явственно греческой одеждъ, а одна изъ нихъ несетъ въ рукахъ яветвенно греческие сосуды. Этими соображениями вопросъ вполив исчерпывается даже безъ помощи аргументовъ, основанныхъ на стиль, которые въ конць концовъ должны опираться на извъстные намъ до сихъ поръ ивсколько болье поздніе остатки Іонійскаго искусства. А такъ какъ эти последніе, вероятно, сами произошли отъ той школы, которая дала эти самыя статуэтки изъ слоновой кости, то всякій выводъ, основанный на нихъ, могъ бы вовлечь насъ въ circulus viciosus. Но, будучи іонійскими, эфесскія издёлія изъ слоповой кости напоминають, какъ въ общихъ чертахъ, такъ и въ частностяхъ, художественную работу внутренней Азіп. Они обнаруживаютъ ту-же общую склоиность прикрывать бедность моделированія безформенностью дранировки, тщательную обработку наружнаго орнамента и робость въ трактовкъ внёшнихъ деталей; они даютъ также сходныя условности въ трактовиъ мускуловъ и волосъ животныхъ. Общій стиль статуэтокъ львовъ является стилемъ Вавилоніи или ранней Ассиріи; крылатый сфинксъ имъетъ рельефную отдълку панели на переднихъ ногахъ, что представляетъ спеціально ассирійскую особенность. Многіе изъ меньшихъ предметовъ изъ слоновой кости также обнаруживаютъ скорће восточную манеру, чемъ эгейскую. На одномъ изысканномъ небольшомъ рельефъ изъ этого матеріала богиня, держащая двухъ львовъ въ геральдической позъ, имъетъ крылья; миніатюрное колесо повозки имъетъ восемь сницъ Месопотамін; пуговица съ рельефнымъ человѣческимъ лицомъ имѣстъ особенную форму, ранъе найденную только въ Вавилонін; узоръ въ видъ цвътка и бутона лотоса, примененный на одной полосе отъ инкрустации и на одномъ кружке. является производной и улучшенной месопотамской разновидностью нервоначально египетскаго мотива; двойной гребень въ точности воспроизводитъ особенную месопотамскую форму, но простота его украшенія выдержана въ греческомъ вкусъ. Мнъ нътъ надобности утруждать Васъ нагроможденіемъ доказательствъ факта, который и не оспаривается. Но я долженъ обратить ваше внимание еще на одинъ пунктъ.

Насколько мнѣ извѣстно, профессоръ Сэйсъ первый замѣтилъ, что эти іонійскія статуэтки въ цѣломъ обнаруживаютъ въ самыхъ различныхъ отношеніяхъ тѣснѣйшее стилистическое сходство съ тѣми издѣліями изъ слоновой кости, найденными Леярдомъ въ Нимрудѣ, на эгейскія аналогіи которымъ я уже указывалъ. Пункты сходства ихъ съ эфесскими издѣліями изъ слоновой

кости, перечисленные г. Cecil Smith'омъ, который последоваль по пути профессора Сэйса, еще болбе замвчательны. Онъ замвтиль тождественность въ общей трактовкъ задрапированной человъческой фигуры, съ ел тщательно выработанными медкими наружными деталями и очень суммарной моделировкой и въ особенности трактовкой глаза, который въ Нимрудъ всегда, а въ Эфесъ часто изображался съ впалымъ высверленнымъ зрачкомъ и грубыми глубокими паръзками вмъсто бровей. Двъ человъческія фигурки въ высокихъ цилиндрическихъ головныхъ уборахъ, изъ которыхъ одна держитъ прялку, а другая изображаеть, по предположенію, жреца евнуха съ оффиціальной пѣнью. находятся, какъ по стилю, такъ и по аттрибутамъ, въ весьма близкой связи съ предметами изъ Нимруда, тогда какъ одъянія на многихъ изъ фигурокъ Лэярда, включая одну πότνια θηρών, безкрылую какъ въ эгейскомъ искусствт, лишь съ трудомъ могутъ быть отличены отъ ранне-греческихъ. Cecil Smith быль такъ сильно пораженъ этимъ параллелизмомъ, что высказалъ предположение объ іонійскомъ происхождении пимрудскихъ издёлій изъ слоновой кости. Это предположение, въ случав его принятия, внесло серіозное измѣненіе въ проблему о происхожденіи іонійскаго искусства. Въ отношеніи нимрудскихъ изділій изъ слоновой кости имієются два неопровержимыхъ факта. Во-первыхъ, какъ обстоятельства находки, такъ и стиль этихъ издёлій заставляють отнести ихъ по крайней мёре на столетіе ранее, чвить эфесскія издёлія изъ того-же матеріала. Во-вторыхъ, ири всемъ ихъ эгейскомъ и іонійскомъ сродств'в, они по предмету, стилю и трактовк'в являются весьма опредёленно более восточными, чемъ какіе-либо изъ найденныхъ до сего времени эгейскихъ или іонійскихъ предметовъ. Разсматривал инмрудскія издёлія изъ слоновой кости, мы, по предположенію г. Smith'a, находимся передъ самыми ранними изъ извъстныхъ іопійскихъ намятниковъ, припадлежащихъ почти къ началу іонійской культуры, согласно обычной датировкь, и видимъ, что они являются восточными въ гораздо болъе сильной степени, чёмъ ближайшая серія им'вющихся памятниковъ—эфесская. Можно было бы понять оріентализмъ нимрудскихъ предметовъ изъ слоновой кости, какъ результатъ того, что они были произведеніями либо Іонійцевъ, проживавшихъ въ Ассиріи, либо Іонійцевъ, бывшихъ поставщиками какого-либо восточнаго рынка. Но это было бы равносильно имзведенію іонійской художественной промышленности въ раннихъ періодахъ ся до низкаго уровня эклектической подражательности, которая едва-ли могла бы подготовить насъ къ последующей быстроть ся прогресса. Болъс естественно было бы сдълать другой выводъ, а именно, что

58 гонія.

іонійская цивилизація въ своемъ пачалѣ подпала подъ очень сильныя непосредственныя восточныя вліянія, и что послѣдующая исторія ея является исторіей ностепенной эмансипаціи отъ этого оріентализма. Теорія эта, достаточно правдоподобная, представляеть, однако, пѣкоторыя затрудненія. Какъ мы поймемъ присутствіе такихъ чрезвычайно сильныхъ непосредственныхъ вліяній Востока на іонійскихъ берегахъ въ столь раннее время? Какъ мы объяснимъ обнаруженную Іонійцами въ столь раннее время техническую сноровку? Какъ іонійскіе мастера или іонійскія издѣлія въ столь раннее время проникали къ Тигру?

Пмъются, однако, очевидныя соображенія, которыя уменьшають эти трудности. Такъ, папр., многое можеть быть объяснено предшествовавшимъ существованіемъ эгейскаго искусства и тъсными свизями его съ Востокомъ. Но, что касается меня, то я долженъ признать, что одно затрудненіе по прежнему препятствуетъ миъ принять предположеніе г. Smith'a. По моему мнѣнію, пимрудскія издѣлія изъ слоновой кости являются слишкомъ восточными какъ по предмету, такъ и по стилю, чтобы возможно было происхожденіе нхъ отъ какого-либо искусства, пропикнутаго европейскимъ духомъ даже въ такой степени, какъ эгейское и, тъмъ болъе, іонійское. Я убъжденъ, что дальнъйшія изслъдованія мъсть поселенія внутри съверной Сиріи обнаружатъ параллели къ нимъ и что въ пихъ вскоръ будутъ признавать работу южныхъ хиттитскихъ мастеровъ. Я этого не сказалъ бы, не имъя положительныхъ данныхъ, но въ пастоящее время я лишенъ возможности привести тъ свидътельства, на которыя я опираюсь.

Наконецъ, мнѣ остается отмътить вкратцѣ еще одно свидѣтельство о восточномъ вліяніи, представляемое эфесскими памятниками. Здѣсь замѣчаются стилистическія заимствованія изъ Егинта; трудно опредѣлить, однако, произонили-ли опи путемъ прямого соприкосновенія, или черезъ какое либо посредство. Не обнаружено ни одного предмета безспорно египетскаго производства. Между такими египетскими бездѣлушками, какъ скарабен съ педоступными чтенію искаженными іероглифами, относящіеся къ классу, обильно найденному также въ Навкратисъ и на Родосъ, а также между явно подражатальными амулетами, глазпрованными чашами, дающими иноземные варіанты египетскихъ украшеній, и подобными предметами, встрѣтились одинъ-два сильно попорченные предмета изъ пасты, которые могли быть сдѣланы руками Египтянъ; сюда относится, напр., антефиксъ въ формѣ головы Беса. Но и онъ съ большей степенью вѣроятія долженъ быть причисленъ къ классу псевдо-египетскихъ подражаній. Изъ числа гончарныхъ издѣлій только два или три черенка могутъ быть признаны съ сомпѣніемъ навкратійскими.

Другихъ родовъ вещей, на которыхъ проявлялось бы сгипстское вліяніе, очень мало, и ни въ одномъ случать нътъ близкаго сходства съ предметами, дъйствительно найденными въ Египтъ. Обратимся, напр., къ подвъскамъ въ видъ палицъ и человъческихъ ступней. Если мы и допустимъ довольно отдаленное родство ихъ съ пильскими подвъсками, то это будетъ возможно лишь съ оговоркой, что эфесскіе экземпляры претерпъля значительное измънсніе въ не египетскихъ рукахъ. Съ другой стороны, мы не найдемъ параллелизма съ Египтомъ во многихъ случаяхъ, гдъ могли бы его ожидать, какъ напр. въ изображеніяхъ сфинксовъ. Въ общемъ можно сказать опредъленно, что эфесскія данныя относительно дъйствовавшихъ на Іонію вліяній Египта едвали достойны упоминанія рядомъ съ имъющимися данными относительно вліяній внутренней Азіи; отношеніе этого вывода ко всей іонійской проблемъ мы сейчасъ установимъ.

Повидимому, всё остальные иноземные слёды, обпаруженные въ Эфесе, приводять насъ во внутреннюю Азію. Одной изъ новыхъ характерныхъ чертъ въ эфесскомъ кладъ является неоднократное присутствіе кончика въ качествъ религіознаго аттрибута. Другія птицы вовсе не представлены. Кончикъ найденъ въ рукъ статуэтки, въроятно богини; многократно встръчается въ качествъ подвъски и броши, въ видъ свободно стоящей фигуры и какъ appliqué; чаще же всего онъ представленъ сидящимъ на верхушки длиннаго шеста, ноставленнаго въ одномъ случав на голову статуэтки богини или почитательницы. Намъ извъстенъ голубь, какъ аттрибутъ богини Природы въ другихъ мъстахъ, особенно въ эгейскомъ и арханческомъ кипрскомъ искусствъ. Но кончикъ въ подобномъ значении до сихъ поръ былъ отмъченъ только на золотой пластинкъ изъ Кампра, находящейся въ Британскомъ музеъ, и на «хиттитскихъ» скульптурахъ Каппадокін; посадка-же его на шеств напоминасть нвкоторыя каппадокійскія бронзы, изданныя Шантромъ, и колонну съ орломъ изъ Кара-Куша въ Коммагенъ. Сходство съ египетскими фигурами копчиковъ является далеко не столь близкимъ.

Трактовка фигуръ львовъ не только въ слоновой кости, но и въ декоративныхъ мотивахъ, также представляется явно восточной. Въ частности, тъ изъ нихъ, которыхъ мы видимъ на бляхъ изъ электра, расположенными геральдически съ объихъ сторонъ страниой безкрылой фигуры, выдаютъ въ огромной величинъ своихъ головъ ту попытку воспроизведения природы, которая характеризуетъ ассирійскихъ львовъ и которая имъла вліяніе на изображенія львовъ къ западу вплоть до центральной Фригіи. Длинноухій грифонъ съ рогомъ на

60 инп.

лоу, такъ же какъ и крылатая или поддерживающая руками свои вздымающися груди богиня могутъ быть прослъжены къ Востоку. Если исключить псевдо-егинетскіе предметы, то и глазированныя издълія во всъхъ своихъ разновидностяхъ, даже въ наиболъе сходныхъ съ найденными въ Камиръ, представятъ болъе близкое сходство съ глазированными вавилонскими издъліями изъ глины, чъмъ съ глазированными нильскими вещами изъ пасты.

Въ заключение позвольте мит указать, что самое близкое родство по формтили орнаментации съ эфесскими предметами, какъ изъ электра и серебра, такъ и изъ бронзы, представляютъ двт группы металлическихъ предметовъ, пайденныхъ ранте во впутренней Малой Азіи. Именно, сюда относится небольшой кладъ золотыхъ бездълушекъ, открытый около 25 лътъ назадъ въ долинъ Меандра близъ Траллъ и нынт находящійся въ Луврт, и содержимое пткоторыхъ кургановъ, извлеченное братьями Кёрте при раскопкахъ въ Гордіи, въ стверо-восточной Фригіи.

## Лекція IV.

## Направленіе сухого пути.

Въ предыдущей лекціи были сведены различныя отдёльныя данныя, свидётельство которыхъ въ итогё указываетъ намъ, повидимому, два вывода. Во-первыхъ, іонійская цивилизація въ основё своей произошла отъ послё-эгейской культуры, обновленной и до нёкоторой степени пропикшейся средне-европейскихъ элементомъ. Во-вторыхъ, въ своемъ младенческомъ и отроческомъ возрастё она во многихъ отношеніяхъ была обязана вліяніямъ внутренней Азіи. Теперь намъ предстоитъ изслёдовать, какими путями и черезъ чье посредство эти вліянія могли достигнуть прибрежной страны Запада.

Значительное преобладаніе азіатскаго культурнаго вліянія, сравнительно съ египетскимъ, въ такихъ ранпе-іонійскихъ издѣліяхъ, каковыми являются эфесскіе предметы, представляєтъ уже само по себѣ сильный аргументъ въ пользу существованія путей по сушѣ черезъ Малоазіатскій полуостровъ. По, разумѣется, опъ не является рѣшающимъ. Древности приморскихъ семитическихъ народовъ Сиріи показываютъ, что они были по меньшей мѣрѣ въ такомъ же долгу нередъ Месонотаміей, какъ передъ Египтомъ, и даже въ явно большемъ передъ первой, чѣмъ передъ вторымъ. Вслѣдствіе этого месонотамскіе образцы могли быть принесены также Семитами морскимъ путемъ. Но заимствованія изъ Египта, даже и будучи въ меньшинствѣ, составляютъ столь замѣтную черту финикійской культуры, что, если бы финикійцы служили главной передаточной инстанціей образцовъ Востока, то мы сстественно были бы въ правѣ ожидать гораздо большаго количества егинетскихъ элементовъ въ Іоніи, чѣмъ ихъ даютъ намятники культуры Іоніи.

Во всякомъ случав въ интересующій насъ періодъ существовали и находились въ широкомъ пользованіи сухопутныя дороги. Какія же были эти дороги?

Природа проложила изъ центральной Малой Азін къзападному берегу три главныхъ дороги, и только три; при этомъ она такъ хорошо намѣтила ихъ, что движение принуждено было направляться по нимъ со столь давняго времени, насколько простирается намять человъчества, и следуеть по нимъ и ныпе. Перечислимъ эти пути, направляясь съ съвера на югъ. Первый путь идетъ по долинъ Сангарія изъ окрестностей Ангоры къ съверо-западной окраинъ берега полуострова. Второй путь выходить отъ окрестностей Афіумъ-Кара-Гиссара долиной Герма къ морю въ части побережья, находящейся между островами Хіосомъ и Митиленой. Третій путь, направляясь изъ окрестностей Коніи, встунаеть въ долину Лика и отсюда по нижнему теченію Меандра выходитъ къ морю немного южиће острова Самоса. Эти три пути взаимно связаны діагональнымъ путемъ, направляющимся отъ Икопія въ свверо-западномъ паправленін черезъ Афіумъ-Кара-Гиссаръ вдоль по притоку Сангарія, ныившнему Порсуку. Если продолжить къ востоку самый свверный и самый южный изъ трехъ главныхъ путей, то они обойдутъ центральную соляную пустыню съ боковъ и направятся дале но Канпадокійскому плоскогорыю. Отсюда по легкимъ склонамъ и достаточно открытымъ проходамъ можно достигнуть Сирійской и Месопотамской областей, а также Армянской и Пранской.

Въ головныхъ участкахъ всёхъ этихъ трехъ главныхъ путей, по широкой полосё, черезъ которую проходятъ всё возможныя линіп продолженія ихъ во внутреннюю часть материка, разбросаны замічательные остатки той недавно признанной внутренней цивилизаціи хеттовъ, которую греческое преданіе смутно знало, какъ культуру «Білыхъ Сирійцевъ», а ученые до сего времени называли сиро-каппадокійской или хиттитской. На разстояніи около одной трети длины самаго сівернаго изъ трехъ путей, соприкасаясь какъ съ головной частью второго пути, такъ и съ діагональнымъ соединительнымъ путемъ, лежитъ страна, извістная по скальнымъ памятникамъ фригійской культуры. Въ поперечномъ направленіи къ нижнимъ частямъ второго и третьяго путей, тіхъ двухъ путей, замітимъ, которые имість выходъ въ Іоніи,—была расположена область лидійской культуры.

Всѣ названныя три культуры, связанныя между собою сквозными путями и соединенныя продолженіями этихъ путей, съ одной стороны, съ Месопотаміей, а съ другой стороны съ Эгейскимъ міромъ, должны быть приняты въ соображеніе по отношенію къ Іоніи.

Въ прямомъ географическомъ соприкосповении съ Месопотамией находилась

только одна изъ перечисленныхъ цивилизацій, а именно первая. Судя по памятникамъ этой цивилизаціи, она несомивнию обладала наиболье широкимъ развитіемъ и была самой ранней по времени. Если существовала сухопутная цвпь сообщенія между Месонотаміей и Іоніей, то хетты должны были составить крайнее восточное звено ея.

Почти каждому повому изследователю Малой Азін приходится констатировать, что хиттитская цивилизація, о самомъ существованін которой современные ученые не подозревали менёе чёмъ 40 лётъ назадъ, которую затёмъ нёкоторою время допускали только въ Сирін и лишь въ последнее время признали, по крайней мёрё, настолько же анатолійской, насколько и спрійской, захватывала болёе широкую область и болёе основательно заполняла ее, чёмъ думали предшествовавшіе изследователи. Въ настоящее время совершенно устарёлъ взглядъ на анатолійскіе «хиттитскіе» памятники, какъ на случайныя лишь восноминанія, оставшіяся отъ набёговъ, предпринимавшихся изъ сирійской столицы. Едка ли менёе устарёлымъ является мнёніе, что эти намятники указывають на временное только присутствіе солдать и торговцевъ, вращавшихся около двухъ или трехъ каппадокійскихъ центровъ, которые могли быть или не быть сирійскими колоніями.

Последнія открытія г. Уильяма Рамзэя и г-жи Гертруды Билль въ ликаонійской и южно-фригійской областяхъ и открытія ливерпульской и Корнельской экспедицій въ южной Каппадокіи вмёстё съ данными, собранными служащими Константинопольскаго музея, вполнё выяснили, что въ теченіе пёкотораго періода времени «хиттитская» цивилизація господствовала во всей центральной и восточной Малой Азіи. Она захватывала всё пути съ Эгейскаго моря во внутрениюю Азію, а также обнимала всю плодородную землю въ сёверной Сиріи и господствовала на всёхъ возможныхъ континентальныхъ путяхъ отъ Средиземнаго моря къ востоку. При всёхъ глубокихъ расконкахъ, которыя когда-либо внослёдствіи будутъ производиться гдё-либо на громадномъ пространствё между бассейнами спрійскаго Оронта и анатолійскаго Сангарія, а также между Месопотаміей и западнымъ краемъ Анатолійскаго плато, необходимо искать «хиттитскій» слой; эти попски рёдко окажутся напрасными.

Относительно этихъ остатковъ давно приняты два вывода. Во-нервыхъ, періодъ, памятниками котораго они являются, начинаясь съ отдаленнаго времени древности, которое можетъ быть датировано не позднѣе 2000 г. до Р. Х., продолжается по крайней мѣрѣ до конца восьмого вѣка. Во-вторыхъ, цивилизація, представленная этими памятниками, подпала въ своемъ болѣе

позднемъ періодѣ подъ сильное месонотамское вліяніе. Можно даже сказать, ножалуй, что съ расширеніемъ Ассирійской монархін она была поглощена месонотамской культурой. Эти два вывода имѣютъ очень большое значеніе для нашей настоящей задачи. Если по всей центральной Малой Азіи существовала проникнутая месонотамскимъ вліяніемъ культура, которую можно прослѣдить до начала архаическаго эллинскаго періода, то можно признать установленнымъ первое и наиболѣе жизненное звено въ необходимой сухопутной цѣпи между Тигромъ и Іоніей.

Оба эти вывода нашли себъ сильную поддержку въ замъчательныхъ результатахъ единственныхъ предпринятыхъ до сихъ поръ въ шпрокихъ размёрахъ во внутренней Малой Азіи научныхъ раскопокъ, продолжающихся нынё подъ покровительствомъ Берлинскаго Археологическаго Института и Общества Ближней Азін въ Богазкёй въ сиверо-западной Каппадокін. Здись д-ра Винклеръ и Иухштейнъ съ сотрудпиками занимаются изслёдованіями большого города, котораго существование, развалины и своеобразныя скульптуры, изсёченныя на скалахъ, сдёлались извёстны ученымъ болёе семидесяти лётъ тому назадъ, благодаря Тексье и Гамильтону и впервые были научно изслёдованы въ шестидесятыхъ годахъ гг. Перро и Гилльомомъ. Но честь самаго ранияго признанія ихъ «хиттитскими» должна принадлежать Сайсу. Расположенный недалеко къ востоку отъ Ангоры, по за Галисомъ, этотъ сильный пунктъ лежитъ на естественномъ продолжении къ востоку съвернаго континентальнаго пути. По этой причинъ, а также вслъдствіе очевидной значительности его остатковъ, его обыкновенно принцмали за Итеріумъ или Итерію, городъ, который, по Геродоту, быль захвачень царемь Крезомъ во время его похода за Галисъ. Но такое отождествление остается лишь догадкой; вовсе не подтвержденной досель раскопками. Въ послъднее время это имя стали приписывать древиему пункту поселенія, открытому въ Акт-алані, въ самой низкой части бассейна Галиса, и ближе отвъчающему указанию Геродота, но κοτορομήν Πτερίπ δωπα κατά Σινώπην πόλιν την εν Εδξείνω πόντω μάλιστά κη κειμένη.

Результаты раскопокъ Винклера, насколько онъ продвинулись впередъ, еще не опубликованы хотя бы въ самой суммарной формъ. Открытіе disiecta membra архивовъ, написанныхъ на глиняныхъ табличкахъ клинообразными письменами на двухъ языкахъ, а именно на вавилонскомъ и, въроятно, на мъстномъ, является почти единственнымъ, о которомъ мы имъемъ подробныя свъдънія.

Письмена всёхъ этихъ документовъ и языкъ нёкоторыхъ изъ нихъ обнаруживають, что каппадокійская или хетская цивилизація находилась въ т'єсной связи съ месопотамской, а содержание нъкоторыхъ табличекъ, изложенное на вавилонскомъ языкт, говорить объ очень близкихъ политическихъ отношеніяхъ. Цари хеттовъ отъ Суббилулюмы до того монарха, котораго Рамаесъ ІІ пазываль Хетазаромъ, повидимому, освёдомляли Вавилонъ о своихъ войнахъ п договорахъ; последній изъ названныхъ царей после смерти Каташмантургу написаль къ вавилонскому двору письмо, которое доказываетъ, что оба государства имъли общихъ друзей и испытывали общія опасенія. Въ эпоху Суббилулюмы, т. е. въ начале 14-го века до Р. Х., хетты изъ Каппадокіп обнаруживають себя, не въ первый разъ, впрочемъ, своимъ вторженіемъ въ Сирію, побъждають Митанни на среднемъ Евфрать и основываются въ Кархемишъ. Съ тъхъ поръ, благодаря географическому положению и торговлъ, они находились въ самомъ тесномъ общении съ Месопотамией и почувствовали самые ранніе результаты возвышенія новаго ствернаго семитическаго государства на Тигръ. Начиная съ царствованія Тиглаеа-Пилезера І (1100 г. до Р. Х.), во всякомъ случай хетты находились въ постоянныхъ враждебныхъ или нейтральныхъ отношеніяхъ съ Ниневитами, и съ этого времени въ искусствт ихъ обнаруживаются столь замётныя ассирійскія черты, что оно едва сохраняетъ свою индивидуальность. Какъ въ эту эпоху, которая очень близко подходить къ традиціонному времени возникновенія Іоніи, такъ и ранте, месопотамскія вліянія, очевидно, им'єли легкій доступъ на анатолійское плато. Изъ вскуъ замечательныхъ результатовъ, полученныхъ Винклеромъ при его раскопкахъ въ Богазкев, подтверждение этого факта его открытиями въ настоящій моменть намь болье всего важно.

Однако, нётъ основаній предполагать, что монархія хеттовъ могла когдалибо имёть непосредственное соприкосновеніе съ Іоніей въ ея младенческомъ возрастё. Тотъ періодъ, когда она, повидимому, могла распространить свою политическую власть до Эгейскаго моря и оставить въ качествё намятниковъ фигуры въ скалахъ въ Нимфи, долженъ быть отнесенъ значительно далёе той даты, которая обыкновенно опредъляется для іонійской колонизаціи. Я считаю въ высшей степени вёроятнымъ, что этотъ періодъ совпадаетъ съ болѣе ранней частью поздне-минойской эпохи, и не менѣе вёроятнымъ, что именно царство хеттовъ было той внутренней континентальной державой, которая, какъ я указалъ, не подпускала эгейскихъ колонистовъ къ берегамъ Малой Азіи. Ранѣе я сказалъ, что это предположеніе значительно выиграетъ

въ своей правдоподобности, если можно будетъ доказать, что какая-либо сильная внутренняя анатолійская держава дійствительно пришла въ упадокъ около того времени, къ которому обыкновенно относятъ колоніальное расширеніе Эллады. Обратимся къ анналамъ той съверо-месопотамской державы, возвышение которой до господства въ старой Вавилонской области, если можно судить по одному изъ вновь найденныхъ писемъ, адресованныхъ къ вавилонскому двору, было предусмотрвно царемъ хеттовъ и внушало ему страхъ. Значительная часть того, что намъ извъстно изъ исторіи Ассиріи, состоитъ изъ сообщеній о періодическихъ нападеніяхъ на этихъ хеттовъ и на сосёдніе народы. Они завершились полнымъ порабощеніемъ сирійской части царства хеттовъ въ концѣ восьмого вѣка до Р. Х., когда Саргонъ III захватилъ Кархемишъ съ его царемъ и вторгся въ Малую Азію. Но мы можемъ проследить также и болѣе ранніе ассирійскіе походы и аннексіи далеко за Тавромъ. Мало сомнаній можеть быть относительно того, что не только сирійская, но и каипадокійская провинція въ теченіе вёковъ конца второго и начала перваго тысячельтія до нашей эры подверглась длинному ряду гибельныхъ потрясеній, приведшихъ въ результатъ къ неоднократнымъ потерямъ. Хотя Канпадокія лишилась всей южной части своей федераціи или имперіи и сама сдёлалась данницей Ассиріи лишь послъ 1000 г. до Р. Х., но еще задолго до того времени она, очевидно, достаточно была ослаблена для того, чтобы можно было удотвлетворительно объяснить отступление ея политическаго вліянія отъ эгейскихъ береговъ. Постоянно отступавшій отливъ оставилъ фигуры въ Нимфи, а долго сдерживавшіяся силы западныхъ острововъ и эгейскихъ береговъ получили, наконецъ, возможность хлынуть на востокъ.

Повидимому, на этихъ развалинахъ государства хеттовъ въ западныхъ областяхъ, ранѣе, вѣроятно, подчиненныхъ Каппадокіи, послѣдовательно возникли и выступили на историческую арену двѣ анатолійскихъ монархіи. Пзъ нихъ фригійская наиболѣе рано, повидимому, достигла виднаго положенія. Ассирійцамъ не пришлось познакомиться съ ней до тѣхъ поръ, пока они не уничтожили хеттскаго заслона. Въ своихъ надписяхъ они не даютъ указаній на Фригію почти до конца восьмого вѣка, когда она появляется, какъ страна Мусковъ съ царемъ Мита, т. е. Мидасомъ. Но западу она, вѣроятно, была извѣстна гораздо ранѣе. Какъ двадцать лѣтъ назадъ профессоръ В. М. Рамзэй сказалъ въ образцовомъ трудѣ о фригійскомъ искусствѣ, папечатанномъ въ «Journal of Hellenic Studies», фригійскіе цари, предшествовавшіе утвержденію династіи Мермпадовъ въ Лидіи, производили болѣе сильное впе-

чатичніе на греческій умъ, чъмъ какая-либо иная не греческая монархія: въдь ихъ языкъ былъ подлиннымъ языкомъ самой богини, ихъ государство было страной большихъ укръпленныхъ городовъ, а цари были союзниками самихъ боговъ. Но не только издалека азіатскіе греки слышали о фригійскихъ царяхъ. Мы узнаемъ, что одна царевна изъ Кимы въ восьмомъ въкъ вышла замужъ за фригійскаго царя и что, по крайней мъръ, одинъ царь, носившій имя Мидаса, отправилъ приношенія въ Дельфійскій храмъ. Расположенное между азіатскими греками и родиной древней хеттской цивилизаціи, Фригійское государство, повидимому, почти совершенно скрыло ее изъ вида грековъ до его собственнаго паденія отъ натиска Киммерійскихъ ордъ; греческая литература дала единственное упоминаніе о долго умиравшей Каппадокійской имперіи только при повъствованіи объ экспедиціи за Галисъ послъдняго царя наполовину эллинизированной Лидіи.

Впечатленіе, которое Фригійская держава производила на греческій умъ, вполнъ оправдывается тъми вещественными остатками, которыя отъ нея сохранились до нашихъ дней. Даже Богазкёй не въ состояніи дать такой удивительной группы памятниковъ въ скалахъ, какою отличается холмистая мвстность между Афіумъ-Кара-Гиссаромъ и древнимъ Дорилеемъ, господствовавшая надъ путями къ морю какъ по Сангарію, такъ и по Герму. Огромный утесъ съ геометрическими меандрами, которые высъчены въ подражание запавъси, подвъшенной къ украшенному фронтону съ надписями изъ письменъ, похожихъ на греческія, въ стил'й и съ титулами одного изъ мидійскихъ монар ховъ, остается наиболже величественной изъ анатолійскихъ могилъ; недалеко находится еще болье двухъ десятковъ другихъ могильныхъ сооруженій, почти достойныхъ сравненія съ названной могилой. Акрополь надъ грозными скалами около могилы Мидаса имъетъ укръпленную вершину длиною почти въ полъмили, а у основанія его, по всей в роятности, лежаль большой нижній городъ, который еще ожидаетъ заступа изследователя. Неть страны, обладающей намятниками древности, которая въ большей степени была бы достойна изследованія какъ на поверхности земли, такъ и въ недрахъ ея, чёмъ эта родина Фригійской державы; нетъ ни одной области, которую можно было бы болъе настойчиво рекомендовать вниманію какой-либо западной націн, готовой пожертвовать нёсколько лёть и нёсколько тысячь фунтовъ для освёщенія происхожденія греческой цивилизаціи. Несколько соседнихъ городовъ, особенно тотъ, къ которому принадлежали могилы въ скалахъ Аязинна съ ихъ знаменитыми рельефами львовъ и воиновъ въ полномъ вооружении, а также тоть, который расположень на головокружительномъ акрополь Кумбета и около ного, представляють едва ли менье замапчивые остатки. Ни въ одномъ случав здёсь не встръчается значительной толщи вышележащихъ слоевъ или большого загроможденія позднійшими остатками. Всё міста поселенія расположены на прекрасномъ прохладномъ нагорьё среди сосновыхъ лісовъ и вблизи проточныхъ водъ и заняты кріткимъ пастушескимъ крестьянскимъ населеніемъ. Фригія является истиннымъ раемъ для раскопокъ.

Уже давно Перро и Рамзэй выяснили, что иткогда по фригійской странт распространилось сильное сиро-каппадокійское вліяніе. Въ самомъ город'ї Мидаса имъется по крайней мъръ одинъ памятникъ въ скалахъ съ хиттитскими іероглифами, а на разстояніи нъсколькихъ миль около Бейкёя былъ откопанъ изъ кургана фрагментъ камня съ подобными-же надписями. На востокъ скульптуры Гяуръ-Калесси въ Галатіи представляють связь между этими хиттитскими памятниками и съверно-каппадокійскими; на западъ-же фигуры изъ Нимфи, столь замъчательно похожія по положенію и характеру на фигуры изъ Гяуръ-Калесси, продолжаютъ рядъ къ Эгейскому морю. Хотя вслъдствіе недостатка въ раскопкахъ мы до сихъ поръ, въ сущности, за исключеніемъ памятниковъ въ скалахъ, не имъемъ ничего, что позволило бы намъ судить о болёе ранней фригійской цивилизаціи, однако, въ этихъ памятникахъ имъется уже достаточно чертъ, чтобы отнести художественное происхожденіе ихъ на востокъ къ самой Месопотаміи. Приведемъ одинъ лишь примёръ. Общая трактовка повсюду встричающагося льва, который часто изображается съ другимъ львомъ въ обычномъ для Востока геральдическомъ сопоставлении съ его тяжелой квадратной головой, условно расположенными волосами и наружно показанными мускулами, имъетъ месопотамскій характеръ. Едва-ли допустимо сомнъніе относительно того, что до эпохи великихъ фригійскихъ царей, молва о которыхъ достигла раннихъ азіатскихъ грековъ, Фригія находилась въ политической зависимости отъ Каппадокіи и испытывала вліяніе ся цивилизаціи. Поэтому представляется едва-ли менте достовтрнымъ, что тъ вліянія Месопотаміи, которыя чувствовались въ каппадокійской цивилизизаціи съ ранняго времени въ возрастающей прогрессіи, должны были имёть свободный доступъ во всякомъ случат до западнаго края малоазіатскаго плато.

Однако, на остаткахъ фригійскихъ намятниковъ былъ отміченъ еще другой культурный элементъ, который не представляется каппадокійскимъ. Обыкновенно его связывали съ племенемъ иной расы, которое болье поздняя греческая традиція считала типично фригійскимъ и выводила изъ совершенно

другого источника, а именно изъ юго-восточной Европы. Миж ижтъ надобности повторять извёстныя литературныя и минологическія свидётельства, которыя заставили признать идентичность Фрако-Вриговъ съ однимъ элементомъ въ фригійской цивилизаціи. Всё данныя говорять за принятіе ея и заставляють признать, что въ періодъ упадка Хеттовъ, съ одной стороны, и эгейскаго ослабленія, съ другой, существовали передвиженія племенъ черезъ Геллеспонтъ, ивкоторый отголосовъ которыхъ, повидимому, звучить въ пъсняхъ о Троянской войнъ. Такимъ обстоятельствамъ суждено было новториться немного менъс. чёмъ черезъ тысячу лётъ, когда Кельты изъ Иллиріи устремились черезъ разрушенныя македонскія царства, чтобы образовать въ съверной Фригіи Галатію римской исторіи. Несомнънно, что такими-же передвиженіями мы должны объяснить слёды фригійской культуры на эгейскихъ берегахъ, дошедшіе до насъ въ культовыхъ легендахъ горы Иды, въ преданіяхъ фригійской Троады, въ локализаціи около Смирны греческихъ миновъ о Пелопъ и, въроятно, въ дъйствительно сохранившихся здёсь нёкоторыхъ уже указанныхъ раннихъ памятникахъ, а именно въ группъ Тантала.

Имът въ виду, что моей темой въ настоящее время является вопросъ о передачь месопотамскихъ вліяній, я не имью падобности распространяться объ этомъ европейскомъ элементъ фригійской цивилизаціи. Еще тъмъ менъе это необходимо въ виду того, что свидътельство намятниковъ въ пользу его присутствія относится по большей части къ сравнительно позднему времени, въроятно, болъс позднему, чтмъ время іонійскаго переселенія. Но есть причина, по которой этотъ элементъ имъетъ косвенное отношение къ нашей проблемъ. Въроятно, онъ былъ виновникомъ присутствія въ позднійшихъ фригійскихъ памятникахъ тахъ чертъ, которыя представляють столь близкое сходство съ чертами іонійскихъ и карійскихъ остатковъ, что убъдительно говорить за существованіе раннихъ спошеній между западнымъ берегомъ и впутренней частью страны. Таковыми, напримъръ, являются азбучное письмо на многихъ памятникахъ Сангарія, и нъкоторыхъ каппадокійскихъ; доспъхи, состоящіе изъ шлема съ гребнемъ и круглаго щита, съ которыми изображены воины на одномъ несомнённо фригійскомъ рельефъ, наконецъ, фронтоны и лъпныя украшенія, которые имъются на многихъ фригійскихъ фасадахъ. Эти черты имбютъ настолько греческій видъ, что было высказано почти всёми заключеніе объ ихъ іонійскомъ происхожденіи. Однако, такая исторія ихъ представляется не столь необходимо истинной, какъ предполагалось. Онъ появляются на памятникахъ во Фригіи ранъе, чъмъ въ западной Малой Азіи. Если, обращаясь только къ фригійскому

алфавиту, мы отнесемъ формы и значение его знаковъ къ Іоніи, то мы допустимъ возможность пользованія ими тамъ въ такое отдаленное время, отъ котораго до насъ вовсе не дошло никакихъ памятниковъ. А если нельзя разсматривать фининійскій алфавить, какъ единственно родственный іонійскому, то аргументы, которыми Рамзэй пользовался для поддержки своихъ двухъ теорій о происхожденіи фригійской системы либо изъ Кимы, либо изъ Синопы, перестають быть убёдительными. Какъ доказывають найденные въ Тордост въ Трансильвании истерченные черепки, какая-то форма линейныхъ письменныхъ знаковъ была въ употребленіи въ неолитической юго-восточной Европъ; затемъ необходимо вспомнить, что известная надпись изъ Лемпоса, хотя и составленная не на фригійскомъ языкѣ, но по характеру похожая на фригійскія, географически оказалась на возможномъ пути перехода. Невольно возникаетъ опасеніе, что гипотеза о происхожденіи фригійскаго алфавита отъ греческаго была принята слишкомъ легко, и зарождается подозрёніе, что фригійскій алфавить скорке могь быть самостоятельнымь отборомь изъ того большого запаса линейныхъ символовъ, которыми, повидимому, съ очень древнихъ временъ пользовались въ областяхъ Эгейскаго моря, западной Азін и юго-восточной Европы различныя, распредёленныя на обширномъ пространстве, подраздёленія темной «средиземноморской расы». Если истинная исторія фригійской системы письма действительно такова, то представляется вполне возможнымъ, что она была скорте создательницей азіатскаго греческаго алфавита, а не дітищемъ его.

Однако, для меня въ настоящее время имѣетъ значеніе одинъ лишь простой фактъ существованія этихъ параллельныхъ чертъ. Трудно предположить, что опѣ всѣ имѣли самостоятельное происхожденіе въ этихъ обѣихъ цивилизаціяхъ; если-же онѣ не были самостоятельными, то онѣ въ равной степени доказываютъ прохожденіе вліянія по внутреннимъ путямъ малой Азіи въ случаѣ какъ западнаго, такъ и восточнаго ихъ происхожденія. Но, конечно, эти черты составятъ болѣе сильную поддержку моей главной мысли въ томъ случаѣ, если онѣ существовали во Фригіи раньше появленія своего въ Іоніи. Вѣдь въ этомъ случаѣ онѣ усиливаютъ своимъ свидѣтельствомъ тѣ остальныя данныя, которыя говорятъ о вліяніи, направлявшемся во время ранне-іонійскаго періода изъ внутренней части страны къ западному берегу. Поэтому я рѣшаюсь высказать въ заключеніе, что балансъ имѣющихся свидѣтельствъ отчетливо склоняется болѣе въ сторону фригійскаго вліянія на ранпе-іонійскую цивилизацію, чѣмъ въ сторону ранпе-іонійскаго вліянія на фригійскую циви-

лизацію. Много времени прошло до того момента фригійской исторіи, когда возможно обнаружить въ ней какіе-либо достовърные слъды эллинскаго вліянія. Въ то время какъ въ арміи Ксеркса Лидійцы были вооружены одинаково съ греками, фригійцы сохранили еще свое каппадокійское снаряженіе. Фригійскій языкъ продолжаль существовать въ мъстномъ употребленіи до христіанской эры.

Тѣ связи, которыя существовали между Фригіей и ранией Іоніей, вѣроятно, поддерживались главнъйше не путемъ прямого общенія, но черезъ посредство другого звена внутренней цёни, а именно черезъ то Лидійское государство, по территоріи котораго на больномъ протяженіи проходили об'ї дороги, шедшіл изъ внутренией части страны въ Іонію. Наши познанія относительно Лидіи въ одно и то же время и болъе и менъе обширны, чъмъ относительно какой-либо иной не греческой цивилизаціи Малой Азіи. Съ одной стороны, литературныя преданія и даже историческіе факты, сообщенные греками относительно ранней Лидіи, гораздо болье полны и дають болье свъдьній, чемь относительно Фригіи или Каппадокіи. Съ другой же стороны, вещественные памятники съ лидійской почви значительно болье скудны по количеству и ничтожны по качеству. Оба рода свидетельствъ пребываютъ почти совершенно въ томъ же положенін, въ какомъ они находились болье четверти въка назадъ, когда Radet только что опубликоваль свою капитальную монографію о династіи Мермнадовъ, а Сэйсъ съ пророческой смълостью предложилъ рядъ тъхъ предположеній, которыя составляють главу о Лидіи въ его трудь «Early Empires of the East». Когда онъ поразилъ историковъ, смёло заявивъ, что Лидія некогда была «Хиттитской сатраніей», онъ, во-первыхъ, опирался на сиро-каппадокійскій характеръ, который онъ придавалъ скульптурамъ въ скалахъ Кара-Беля около Нимфи и «Ніобъ» около Магнезін, и во-вторыхъ основывался на толкованіи цъкоторыхъ данныхъ, сообщенныхъ греками относительно до-Мермнадскихъ династій. Одна изъ нихъ, а именно династія Гераклидовъ, начинается двумя месопотамскими именами Бела и Нина и иметъ своимъ героемъ-эпонимомъ бога, котораго Сэйсъ отождествляетъ съ Санданомъ Востока. Въ то время заявление Сэйса было смёлой догадкой. Но весь свёть, пролитый съ тёхъ поръ на внутреннюю Малую Азію, послужиль скорбе для поддержки, а не для опроверженія этой догадки. Непрерывно возрастало въ нашихъ глазахъ значеніе хеттской державы по крайней мъръ въ 15-мъ и 14-мъ въкахъ до Р. Х. Послъ того, какъ Винклеръ открыль, что каппадокійскій царь могь рискнуть обратиться съ напоминаніемъ къ последнему Каташмантургу въ Вавилоне, никоимъ образомъ уже не кажется фантастичнымъ, что Каппадокійское царство могло простираться одно время до Эгейскаго моря; также вполнѣ возможно, что памятники въ скалахъ около Смирны съ «хиттитскими» іероглифами представляютъ собою воспоминаніе не о самостоятельной мѣстной цивилизаціи и не о простомъ каппадокійскомъ пабѣгѣ, но объ опредѣленной политической оккупаціи хеттской державой.

Итакъ, въ извъстномъ періодъ месопотамскоо вліяніе должно было обладать свободой для своего наступательнаго движенія изъ Каппадокіи и Фригіи въ долины Герма и Меандра. Но къ сожалѣнію, еще почти не сдѣлано никакихъ усилій, чтобы выяснить въ положительномъ или отрицательномъ смыслъ вопросъ о существованіи сл'єдовъ происхожденія этого вліянія, а также чтобы узнать что-нибудь путемъ раскопокъ въ плодоносной почвѣ Лидіи. Поверхность страны не находилась въ пренебрежени. Внимательно совершенныя Бурешомъ путешествія вдоль и поперекъ ея въ значительной степени выяснили, что можетъ быть найдено и чего нельзя ожидать на лидійской земль. Но онъ путешествоваль ранбе того времени, когда эгейскія, сиро-каппадокійскія или ранне-іонійскія вещи получили такую хорошую извѣстность и стали такъ хорошо различаться, какъ нынъ, и умеръ, не завершивъ своей работы и предоставивъ другимъ изданіе своихъ черновыхъ замѣтокъ. Кромѣ того, онъ не удалялся на большое разстояніе отъ проторенныхъ путей. Лидія въ значительной своей части состоить изъ горъ, которыя виродолжение двухъ поколъній спеціально служили гитіздомъ разбойниковъ. Если какому-нибудь жителю Смирны назвать Босъ-Дагъ, т. е. древній Тмолъ, то онъ скажетъ, какъ мало извъстны его тайники и какъ европейцы страшатся проникать въ нихъ. До ученыхъ доходили слухи о существованіи въ этомъ массивъ нъсколькихъ памятниковъ въ скалахъ; такъ, еще въ 1870 году Сэйсъ получилъ подобное извъстіе отъ Шпигельталя; однако, никто не позаботился о провъркъ этихъ извъстій. Археологъ-изслъдователь все еще имъетъ возможность составить себъ имя, ограничивъ свои работы однимъ только вилайетомъ Аидина.

Для археолога-копателя почва представляется еще болье дывственной. Вы центральной части западной Анатоліи, вны іонійских городовь, вы сущности совершенно не было произведено раскопокь. Большой знаменитый городь Сарды сы его необыкновенно долгой и разнообразной исторіей еще едва развыдань. Начиная сы Шлимана, многіе изслыдователи желали заняться этимы дыломы, но вей отступали переды издержками и трудностями, которыя должны были возникнуть вслыдствіе присутствія глубокаго ила и вышележащихы поздныйнихь слоевь. Изслыдователи, пытавшіеся работать вы Сардскомы некрополь,

который ныпъ носить название Бинъ-Тепе, т. е. Тысяча холмовъ, и на большомъ курганъ, который по предположенію представляетъ собою описанцую Геродотомъ могилу Аліатта, не достигли достаточно удовлетворительныхъ результатовъ. Они либо не находили ничего за исключеніемъ того, что было брошено прежними грабителями, либо, вслёдствіе отсутствія настойчивости, не дёлали абсолютно никакихъ находокъ. Однако, теперь въ Британскомъ музет хранятся найденные на этомъ большомъ кладбищъ два фрагмента рельефовъ и нѣсколько расписныхъ вазъ и фрагментовъ, изъ которыхъ послѣдніе представляють интересь по волнистой орнаментаціи, слегка напоминающей расписныя издёлія Василики изъ минойскаго Крита. Въ настоящее время американскій синдикать предлагаеть еще разъ приступить къ работамъ на хорошо извъстномъ мъстъ расположения храма, гдъ стоятъ двъ колонны эллинистическаго періода. Если онъ будеть въ состоянін осуществить свой проектъ, то ему несомнично придется вскрыть до-греческій слой, часть котораго уже обнаружилась неподалеку вслъдствіе естественной депудаціи. Слёдуетъ надъяться, что успёхъ въ этихъ работахъ будетъ достаточно значителенъ, чтобы склонить синдикать къ раскопкамъ по всему городищу. Почва старой кръпости, теперь почти совершенно вывётрившейся, представляется сама по себё безнадежной, но многое, конечно, было смыто съ нея къ скату, расположенному вокругъ ся подножія. Въ странахъ Средиземья не можетъ быть никакихъ раскопокъ, которыя были бы желательны въ болъе сильной степени, чёмъ расконки этого большого лидійскаго города, которому должна была принадлежать роль последняго главнаго звена между Іоніей и Востокомъ.

За исключеніемъ небольшихъ поисковъ въ позднѣйшемъ городѣ Траллахъ нельзя назвать никакихъ другихъ раскопокъ. Прямымъ слѣдствіемъ этого является почти полное отсутствіе какихъ-либо вещественныхъ памятниковъ, касающихся цивилизаціи, которая, по ходячимъ вѣрованіямъ раннихъ грековъ, научила ихъ многимъ изъ высшихъ йскусствъ жизни. Такъ, папр., въ Лидіи не было найдено ни одного памятника, который могъ бы быть использованъ для освѣщенія надписи, начертанной, по словамъ Геродота, на столбахъ надъ могилой Аліатта, или для развитія нашихъ познаній относительно угасшаго къ христіанской эрѣ мѣстпаго языка, немногія слова котораго, всѣ повидимому индо-европейскаго характера, сохранены для насъ грамматиками. Не поддавшійся прочтенію камень, найденный близь біатиры и впослѣдствіи утеряпный, и сомнительный фрагментъ исцарапапнаго камня, купленный въ Смирнѣ и находящійся теперь въ Оксфордѣ, могутъ считаться единственными представи-

телями лидійскихъ письменныхъ документовъ, найденными въ Лидіп. Изъ иныхъ странъ извъстно выръзанное какимъ-нибудь чужеземнымъ работникомъ въ Сильсилехскихъ ломкахъ песчаника на Нилъ грубое graffito, которое Сэйсъ, сдълавшій эту находку, на основаніи двухъ изъ содержащихся въ немъ именъ, предложилъ признать лидійскимъ. Изъ числа золотыхъ издълій Лидіи, богатства которой отъ времени Гигеса до эпохи Креза вошли въ пословицу у грековъ и остались пословицей до сихъ поръ, мы имъемъ лишь достаточное количество монетъ изъ электра и двъ группы бездълушекъ. Одна изъ нихъ, пайденная, какъ кажется, въ Сардахъ въ 1898 г., принадлежитъ къ очень грубому типу; другая же, упомянутая въ предыдущей лекціи, найденная близь Траллъ около 30 лътъ назадъ и съ сомнъшемъ названная лидійской, выполнена въ болъе развитомъ стилъ. Небольшіе бронзовые предметы, хранящісся въ маломъ количествъ въ западныхъ музеяхъ, найдены, по имъющимся извъстіямъ, въ Лидіи; но все же происхожденіе ихъ сомнительно, а значеніе ихъ во всякомъ случаъ самое обыденное.

Такой недостатокъ въ археологическомъ матеріалѣ до нѣкоторой степени сглаживается только литературной традиціей Грековъ. Она во всякомъ случай вполни выясняеть, что въ архаическомъ іопійскомъ періоди должны были существовать очень тёсныя отношенія между прибрежными городами и Лидіей, которая представлялась Іоніи обладательницей болье древней культуры. Вторая изъ уномянутыхъ странъ очевидно считала первую главной торговой державой западно-азіатскаго міра или, какъ сказалъ Radet, «le grand intermédiaire». Нельзя опасаться придать слишкомъ большое значение мнинію Геродота, бывшаго малоазіатскимъ Грекомъ, по которому Лидійцы первые стали употреблять монету изъ драгоцѣнныхъ металловъ и были первыми розничными торговцами (κάπηλοι). Въдь эти указанія при совмъстномъ разсмотръніи ихъ могутъ означать только то, что въ мнтніи Іонійцевъ именно Лидійцы главнымъ образомъ вели торговлю съ греческими городами въ раннее время ихъ исторіи. Показаніе Геродота настолько знаменательно, что оно повидимому смутило даже Radet, приписывавшаго столь большое значеніе лидійскому вліянію. Онъ нытался ослабить смыслъ этого показанія, предположивъ; что Геродотъ подъ хάπηλοι подразумваль только содержателей гостиниць. Однако въ греческомъ языкт слово κάπηλος никогда не было равнозначащимъ тому, что на западт связывають съ понятіемъ о содержатель гостиницы или даже харчевни, но почти всегда означаетъ владъльца мелочной лавки, подобно владъльцу греческаго μπακάλι настоящаго времени. Такое лицо ведетъ торговлю разнаго

рода събстными припасами, железнымъ и меднымъ товаромъ, а также напитками и т. д., но не занимается отдачей помещения въ наемъ путешественникамъ.

Болѣе раннее утвержденіе Геродота, что Лидійцы и Греки имѣли сходпыс обычаи, за исключеніемъ одного спеціально азіатскаго случая, должно быть, пожалуй, значительно ослаблено поправкой на обратное вліяніе Іоніи, задолго до времени этого историка проникавшее въ Лидію. Но другія показанія Геродота и иныхъ греческихъ авторитетовъ обнаруживаютъ существованіе обычнаго взгляда, что Греція ранней энохи большую часть своего знакомства съ роскошью получила отъ Лидіи. Геродотъ сообщаетъ также безъ комментарієвъ, что, по увѣренію Лидійцевъ, они обучили Грековъ многимъ изъ своихъ игръ. Вообще игры не интересуютъ общество, пока оно не располагаетъ нѣкоторымъ досугомъ и достаткомъ. Если какая-либо цивилизація занимаетъ по отношенію къ другой положеніе учителя въ отношеніи ознакомленія съ роскошью и развлеченіями, то нѣтъ никакихъ сомнѣній относительно того, которая изъ обѣихъ цивилизацій разсматривается другою, какъ болѣе древняя и болѣе развитая.

Итакъ мы спокойно можемъ предположить, что въ верхнихъ лидійскихъ долинахъ существовала сравнительно высоко развитая цивилизація еще до появленія таковой въ прибрежныхъ городахъ. В роятно, Лидія уже существовала въ то время, когда азіатской Грецін еще не было. Вспомните зам'вчательный разсказъ Геродота о Тирсенъ, который «въ царствование Атиса сына Манеса» (оба эти имени фигійскія) привель половину лидійскаго народа къ Смирискому заливу и, построивъ тамъ корабли, отплылъ на нихъ и основалъ колонію въ умбрійской Италіи. Едва ли тъ, которые передавали этотъ разсказъ, могли думать, что въ царствованіе этого Атиса на заливі существовала эолійская или іонійская Смирна; но они признавали существованіе въ то время внутренней монархіи, которая была въ состояніи проникнуть къ побережью. Повидимому, разсказъ указываетъ именно на такое положение вещей, пъкогда господствовавшее на анатолійскихъ берегахъ, о которомъ мы догадывались. Существовала какая-то внутренняя держава, еще достаточно могущественная, чтобы задерживать западныхъ колонистовъ въ открытомъ моръ. Въ эту эпоху Лидія находилась, віроятно, еще подъ властью хеттовъ или, скоріве, какъ даютъ понять имена царей въ приведенномъ разсказъ, подъ властью фригійскихъ вассаловъ хеттской державы. Изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что при князьяхъ Лидіи до-мермнадскаго времени существовали тъсныя сношенія между этой страной и Фригіей. На этотъ фактъ наводить не только эпонимъ легендарныхъ Атіадовъ, но также повъствованіе объ Адрасть, сынь Гордія и внукъ Мидаса, который явился въ качествъ просителя къ Крезу, ἀνδρῶν φίλων ἔκγονος ἐών. Культурное вліяніе Фригіи обнаруживается на древиъйшихъ лидійскихъ монетахъ, типы которыхъ съ головой льва не могутъ не напомнить скульптуры въ скалахъ бассейна Сангарія.

Имѣются достаточныя основанія полагать, что это вліяніе въ до-мермнадскія времена доходило до фригійскаго политическаго господства надъ Лидіей. Однако, Лидія сама имъла болье раннихъ царей. Какъ хорошо извъстно, ел династическая исторія, въ томъ видѣ, въ какомъ она передана намъ Греками, начинается не съ Мермнадовъ. Геродотъ признаетъ не менте 22 поколъній предшествовавшей династіи Гераклидовъ и допускаетъ даже еще болье рапнюю династію; при этомъ историческій характеръ нёкоторыхъ изъ этихъ предшественниковъ Мермнадовъ былъ убъдительно доказанъ Гельцеромъ. Однако, совпаденіе большого подъема лидійскаго могущества, приписаннаго стараніямъ древнъйшихъ Мермнадовъ, съ окончательнымъ упадкомъ Фригійской монархіи подъ тяжестію Киммерійскаго нашествія, даеть почти несомнінныя указанія на то, что пашествіе Киммерійцевъ послужило, по крайней мъръ отчасти, причиной паденія Фригійскаго царства. Мало можеть быть сомнёній насчеть того, Мермнады были дѣйствительно первыми пезависимыми монархами Лидіи. Болье ранніе цари были только вассалами и кліентами государствъ, лежавшихъ далье внутрь страны. Когда къ Ассурбанипалу обратился за помощію «Гуггу, царь Лудди», первый изъ Мермнадовъ, то великій царь отмётиль въ своихъ анналахъ, что эта просьба поступила отъ народа, о которомъ ни онъ, ни его предки ничего ранње не слыхали. Это объясняется темъ, что до того времени Ассирійцы смѣшивали Лидійцевъ то съ однимъ, то съ другимъ сюзереннымъ государствомъ, ближе расположеннымъ къ Тигру, чёмъ опи.

Ясно, что при посредствѣ этой цѣпи внутреннихъ цивилизацій азіатское и, въ концѣ концовъ, месопотамское вліянія, которыя мы можемъ отмѣтить въ раннихъ іопійскихъ произведеніяхъ, имѣли полную возможность дойти до западнаго берега Малой Азіи. Восточный центръ ея долгое время находился подъ господствомъ державы менѣе месопотамской, чѣмъ сама Месопотамія, державы, повидимому, одно время распространявшей свое политическое вліяніе даже до Эгейскаго моря. Если это время и предшествовало грсческой колонизаціи, то всетаки эта держава продолжала существовать внутри страны еще долго послѣ того, какъ колонисты осѣли, и въ теченіе нѣкотораго времени, вѣроятно, еще господствовала надъ вассальными государ-

ствами, лежавшими между ся собственнымъ центромъ и берегомъ. Даже послѣ того какъ эти государства свергли верховную власть этой державы, они не въ состояніи были сразу освободиться отъ всего того, что въ нихъ укоренилось, благодаря ся долгому господству. Сношенія Гигеса съ Ассурбанипаломъ указываютъ, что въ седьмомъ вѣкѣ по крайней мѣрѣ Лидійцы еще не перестали обращать свои взоры въ сторону Тигра.

Однако, за недостаткомъ раскопокъ во внутренней части Малой Азіи, за недостаткомъ мелкихъ находокъ изъ сиро-каппадокійской и фригійской областей, наконець, за пеимѣніемъ, въ сущпости, какихъ-либо вещественныхъ памятниковъ изъ Лидіи, мы можемъ лишь очень несовершеннымъ образомъ прослѣдить это месопотамское вліяніе еп гоціе, и едва-ли можемъ сдѣлать что-либо большее, чѣмъ указать, что нѣкоторое вліяніе проходило къ западу сухимъ путемъ. Теперь намъ остается изслѣдовать, могло-ли подобное вліяніе проникать также по второму изъ возможныхъ путей, именно по морскому, и доходить до Іоніи черезъ иное посредство, кромѣ анатолійскаго, и въ случаѣ ноложительнаго отвѣта, опредѣлить, въ какой степени эти другіе посредники должны принять отвѣтственность по отношенію ко всему элементу Востока въ ранней іонійской цивилизаціи. Это изслѣдованіе влечетъ за собой разсмотрѣніе расширенія къ западу сирійскихъ Семитовъ и, въ частности, Финикійцевъ.

## Лекція V.

## Левантскій путь.

До сихъ поръ я мало пользовался древитимъ литературнымъ памятникомъ арханческой Грецін, т. е. Гомеровскимъ эпосомъ, и по простой причинъ. Опъ не можетъ ярко освътить какую-либо внутреннюю или прибрежную часть Азін за предълами того небольшого пространства, на которомъ происходила Троянская война. Гомеръ могъ просить подаянія въ городахъ Іоніи, которые были не прочь посяв его смерти заявить на него свои права; но, несмотря на эти странствованія, а можеть быть и вследствіе ихъ, онъ оставиль для потомства гораздо меньше свёдёній о томъ, что расположено къ востоку отъ Эгейскаго моря, чёмъ о томъ, что лежитъ къ западу отъ него. Мы им вемъ сведенія о характере одной или двухъ анатолійскихъ областей, какъ, напр., равнины Каистра; о Лидійцахъ-же итть никакихъ упоминаній, хотя есть указаніе на Меонійцевъ, жившихъ у подножія Тмола. Фригійцы выступаютъ вм'єсть съ Троянскимъ царствомъ на востокт, и страна ихъ неопредвленно названа εὐτείχητος, страной огражденныхъ городовъ; однако, нътъ никакихъ указаній, по которымъ можно было бы сдёлать выводя относительно дёйствительнаго положенія ихъ въ анатолійской культурь. Ньтъ совершенно никакихъ намековъ ни на царство Хеттовъ, ни на месопотамскія государства. Но, въ концъ концовъ, почему Гомеръ сталъ бы упоминать о нихъ? Конечно, во время Гомера и въ его мірт существовали гораздо болте великіе монархи, чтмъ Агамемнонъ, и гораздо болъе могущественныя государства, чъмъ Троя, Спарта или Микены, но пѣвцу до нихъ не было дѣла. Онъ долженъ былъ пѣть только о судьбъ флота обрушившихся съ запада на уголокъ чуждаго берега Ахейскихъ пиратовъ, къ которымъ присоединились немногіе другіе съ Эгейскихъ острововъ. Ахейцы высадились, сражались, производили набъги и грабежи, отплыли обратно и болѣе никакихъ дѣлъ съ Малой Азіей не имѣли. Вѣроятно, Гомеръ

почти ничего не могъ бы сообщить намъ о внутренней части полуострова даже если бы у него была надобность это сдёлать. Но этой надобности у него и не было. Поэтому нельзя основываться въ нашихъ доводахъ на его молчаніи въ этомъ отношеніи.

Однако, опъ довольно часто упоминаетъ о населеніи одного азіатскаго города, лежавшаго не въ Малой Азіи, а именно Сидона, и въ самомъ раннемъ указанім (II. VI, 290) говорить объ однихъ Сидонцахъ, не касаясь другихъ Финикійцевъ. Эти иностранцы упоминаются, какъ извъстные пираты и поставщики отборныхъ товаровъ, но среди dramatis personae эпоса фактически пътъ ни одного представителя этого народа и названъ только одинъ, нъкто Федимъ изъ Сидона. Когда поэту приходится говорить о какомъ-либо произведеніи изящнаго искусства, онъ обыкновенно приписываетъ изготовленіе его греческому богу и дізаеть это даже вь одномь такомь случав, когда оно оказывается въ финикійскихъ рукахъ. Но если онъ приписываетъ это изготовление какому-либо смертному, то таковымъ бываетъ иногда Сидонецъ. Упоминая о тонкомъ искусствъ окрашиванія слоновой кости, онъ даетъ намъ понять, что оно было свойственно некоторымъ народамъ Малой Азіи, Меонійцамъ и Карійцамъ. Въ эпось, особенно въ Одиссев, въ значительномъ числъ описаны художественныя произведенія, какъ, напр., находившіяся въ спартанскомъ и фенкійскомъ дворцахъ, которыя поэтъ, очевидно, считалъ пролуктами мъстнаго производства. Вообще, современные ученые часто приписываютъ Сидонцамъ более значительную роль въ гомеровской культурф, чъмъ приписывалъ имъ самъ Гомеръ. Какъ профессоръ J. L. Муге s указаль нъсколько льтъ назадъ, упомянутое въ эпосъ мореходство въ подавляющемъ большинствъ находилось въ рукахъ Грековъ, пользовавшихся греческими же судами; объ этомъ фактъ должны помнить всь ть, кого зачаровало сочинение Виктора Берара «Les Phéniciens et l'Odyssée». Все то, что по данному вопросу мы можемъ извлечь изъ Гомеровскихъ поэмъ, сводится къ следующему. Культура, давшая эти поэмы и, въроятно, также героевъ ихъ, привыкла къ посъщеніямъ сидонскихъ кораблей въ большей степени, чъмъ къ посъщеніямъ представителей какого-либо другого иноземнаго искусства, и получала съ сидонскихъ судовъ нъкоторыя изъ заграничныхъ произведеній, которыми она пользовалась. Однако, самую ахейскую культуру составляли скитавшіеся по морямъ воинственные искатели приключеній; она была весьма далека отъ того, чтобы можно было назвать ее не художественной и не производительной.

Если поэты этой культуры признавали ея тончайшія произведенія искусства дёломъ рукъ боговъ, мы не болье имьемъ права предполагать, что они считали эти произведенія чужеземными, чьмъ предполагать, что авторы сагъ свверной Европы разсматривали всв магическіе мечи древне-скандинавскихъ, германскихъ или датскихъ героевъ, какъ старинныя произведенія чужеземныхъ расъ. Какъ великій человъкъ героическаго въка можетъ сдълаться полубогомъ еще при своей жизни, такъ и великое произведеніе первобытнаго искусства можетъ быть признано созданіемъ рукъ божества даже тымъ покольніемъ, которое могло помнить дъйствительнаго творца.

Однако, одни только показанія Гомера могли бы послужить достаточнымъ оправданіемъ для того, чтобы признать нъкоторое участіе Финикійцевъ въ образованіи ранней эллинской культуры. Ихъ грузы прекрасныхъ произведеній искусства могли въ большой мірі состоять изъ чужихъ произведеній; между тъмъ, чисто финикійское, если судить по тому, что мы знаемъ о настоящихъ финикійскихъ вещахъ, носило почти несомнънно характеръ заимствованнаго и несвободнаго. Но черезъ посредство Финикіянъ до береговъ Греціи должно было дойти многое, что не могло не оказать бодрящаго дъйствія на культуру, въроятно, только начинавшую, подъ вліяніемъ ахейской крови, возстановлять свою прежнюю эгейскую энергію и воскрешать художественные инстинкты. И показанія Гомера въ ихъ пользу являются, конечно, не едипичными. Среди болъе раннихъ греческихъ историковъ какъ Геродотъ, такъ и Өукидидъ подтверждають фактъ посъщеній Финикійцами доисторической Европейской Греціи и вліянія въ ней финикійской торговли. Доказывая семитическое происхождение раннихъ названий нъкотораго количества мъстностей по греческимъ берегамъ, филологія предположила, что эта торговля принуждала къ устройству факторій и поселеній; однако, не только Гомеръ ничего не говорить о нихъ, но и производители раскопокъ до сихъ поръ не открыли какихъ-либо слёдовъ ихъ.

Далъе, въ пользу Финикійцевъ имъется еще одинъ аргументъ. Если даже, по существующему теперь предположенію, легенда о Кадмъ и все, что ведетъ отъ него начало, первоначально не имъли никакого отношенія къ Семитамъ, такъ какъ кадмейскій фогуцѣ былъ «краснымъ» (т. е. темнымъ) эгейскимъ человѣкомъ, все-же нѣкоторую отвѣтственность Финикійцевъ въ отношеніи греческаго алфавита какими-либо объясненіями уничтожить нельзя. Правда, педавнее открытіе древнѣйшаго письма, употреблившагося въ областяхъ позднѣйшей Греціи, нѣкоторые поздпѣйшіе линейные знаки

котораго сильно приближаются къ архаическимъ эллинскимъ формамъ, заставило снова обсудить принятую теорію и, можеть быть, произведеть революцію въ нашихъ взглядахъ на источникъ, изъ котораго сами Финикійцы заимствовали азбучное письмо. Вфрно также то, что классическія литературныя предапія о происхождении эллинскаго алфавита не имбють большого значения, такъ какъ за единственнымъ исключеніемъ Геродота, указаніе котораго, въроятно, служило авторитетнымъ источникомъ для вейхъ другихъ писателей, но представляло при этомъ не хорошо извъстный въ то время фактъ, а его собственный домыселъ, эти преданія сообщаются только писателями римскаго періода. Затыть справедливо, что возникають трудности всятдетвие изминения азбучнаго значенія ніжоторых знаков въ различных частях Греціи и появленія въ эллинской систем'в некоторыхъ другихъ знаковъ, формы и значение которыхъ. очевидно, не финикійскаго происхожденія. Наконецъ, правда и то, что нѣкоторыя эллинскія буквы носять такія названія, которыя не им'йоть значенія ни на одномъ извёстномъ семитическомъ языкё. По, вопреки всёмъ высказаннымъ соображеніямъ, тотъ фактъ, во-первыхъ, что греческія названія буквъ въ большинствъ являются дъйствительно семитическими, и во-вторыхъ, что семитическій порядокъ алфавита является также и эллинскимъ до конца болбе короткой изъ объихъ азбукъ, удостовъряетъ, что Семиты, и именио Финикійцы, въ чемъ едва-ли можно сомніваться, оказывали въ нікоторыхъ мізстахъ сильныя вліянія въ то время, когда эллинская культура впервые вырабатывала азбучное письмо. Финикійцы должны были играть столь значительную роль въ сношеніяхъ съ Греками, что названія, значеніе и порядокъ знаковъ ихъ алфавита въ концъ концовъ были приняты всюду.

Здёсь, однако, мы должны эпергично протестовать противъ существованія действительно убедительных доказательствъ того, что Финикійцы въ теченіе иёкотораго времени вели въ Эгейскомъ морё фрахтовую торговлю, котя мы и привыкли къ гораздо болёе широкимъ выводамъ. По той долё, которая принадлежала Семитамъ въ передачё восточныхъ вліяній на берега Греціи, нельзя дёлать предположеній какъ о томъ, что они были единственной передаточной инстанціей, такъ и о томъ, что они сами были пародомъ, обладавшимъ такими высокими качествами, которыя въ глазахъ паходившихся въ началё своего развитія Эллиповъ дёлали ихъ высшей и высоко-цивилизованной расой. Эти преувеличенія, которыя характеризуютъ почти всё образцовыя изслёдованія по древней греческой исторіи, возникаютъ вслёдствіе неправильнаго пониманія различныхъ показаній. Нёкоторыя изъ нихъ,

какъ, папр., принадлежащія Гомеру, какъ оказывалось при тщательномъ изслѣдованіи, всегда имѣли достаточно ясное значеніе, тогда какъ остальныя до послѣдняго времени едва могли получить правильную оцѣнку. Первое мѣстъ занимаетъ, конечно, комплексъ эгейскихъ показаній, по о нихъ мнѣ нѣтъ надобности много говорить. Уже прошло то время, когда полагали, будто «микенская» цивилизація въ художественномъ отношеніи сильно зависитъ отъ Финикіи, и когда въ наиболѣе художественныхъ предметахъ, найденныхъ Шлиманомъ, археологи усматривали творенія рукъ Семитовъ.

Что-же касается комплекса другихъ показаній, а именно кипрскихъ, относящихся къ послъ-эгейскому времени, то они заслуживаютъ болье подробнаго разсмотрънія. Кипръ часто представляли болье финикійскимъ, чъмъ сама Финикія. Но что даютъ факты? Несомнънно, въ Китіи, около нынъшней Ларнаки, при финикійской династіи существовало финикійское поселеніе. Зд'ясь финикійскія надинси были найдены въ сравнительно большомъ количествъ, даже въ гораздо большемъ, чёмъ во всей Финикіи. Сборникъ семитическихъ надписей содержить 77 надписей изъ одного лишь Китія и только 9 надписей со всего сирійскаго берега. Въ небольшомъ количествъ онъ были найдены также въ соседнемъ Идалін, который одно время былъ подчинепъ Китію. Во всей же остальной части острова найдено не болье 12 финикійскихъ надписей и притомъ въ разныхъ мъстахъ: такъ, напр., одна найдена въ Голгахъ, одна около Лапева, недавно открыта одна въ старомъ Пафосѣ и нѣсколько въ Хитрахъ. Всв эти тексты, за исключениемъ одного, написаннаго на фрагментахъ бронзовой чаши, посвященной Ливанскому Баалу и представляющей, по всей въроятности, ввезенный предметь, относятся къ нозднему времени и ни одинъ изъ пихъ не древите пятаго въка до Р. Х. Мы имъемъ свъдънія, что при занятіи Кинра въ 479 г. до Р. Х., для основанія династіи въ Китіи, персидскій царь Ксерксъ пригласиль изъ Тира нъкоего Баалмелика; имъющіеся въ дъйствительности на Кипръ семитическіе остатки не дають никакихъ основаній, чтобы отвергнуть споръ о томъ, таково-ли было начало господства финикійцевъ въ какой-либо части острова. Здёсь могли существовать болёе раннія торговыя поселенія, но убёдительными данными для доказательства ихъ существованія мы не располагаемъ. Не слідуеть даже опираться на библейское упоминаніе о Хиттимів, какъ колоніи Тира, если многіе филологи считають, что произносящаяся съ придыхавіемъ начальная буква этого названія исключаеть возможность отождествленія его съ Китіемъ. Въ виду того, что завоеваніе Александра положило конецъ

существованію финикійскихъ царьковъ, мы можемъ выдёлить господству Семитовъ на Кипрѣ не болѣе, чѣмъ полтора столѣтія, при чемъ этотъ краткій періодъ всецѣло принадлежитъ классическому времени.

Болъе того, въ течение того же періода островъ въ другихъ отношеніяхъ продолжаль быть эллинскимъ. Надписи показывають намъ, что даже въ Идаліи, при семитскомъ управленій, имена видныхъ гражданъ и гражданское устройство были греческими. Принявъ для Кипра зависимость отъ Финикіи только въ художественномъ отношеніи, Перро долженъ былъ допустить этотъ неудобный фактъ. Ему пришлось также признать некоторые другіе противосемитическіе факты, относящиеся къ раннему Кипру. Во-первыхъ, какъ показываютъ надписи. историческимъ языкомъ его отъ самаго давияго времени, до какого эти надписи доходять, быль греческій. Во-вторыхь, этоть языкь находиль выраженіе не въ азбучномъ, а въ слоговомъ письмъ, котораго мы не встръчаемъ ни въ одной изъ семитическихъ системъ письма и которое принадлежитъ къ совершенно иной группъ инсьменъ. Съ того времени, когда Перро написалъ свои главы о Кипръ, мы значительно расширили познанія объ этой группъ и располагаемъ теперь для изученія болке ранними кипрокими текстами, имкющимися на ивкоторыхъ глиняныхъ шарахъ, найденныхъ въ Энкоми. Стало ясно, что между первоначальнымъ кипрекимъ и линейнымъ критскимъ письмомъ, принадлежащимъ къ поздне - минойскому періоду и являющимся до-финикійскимъ, существовала родственная связь. Следовательно, въ родовомъ отношении это кипрское письмо принадлежить къ эгейской системъ. Кипрское силлабическое письмо продолжало употребляться въ очень позднее время, даже въ третьемъ въкъ до Р. Х. Не ранъе этого времени опо уступило, наконецъ, місто греческой азбучной хогуή. Часто обращали вниманіе на то, что столь долго продержавшаяся спллабическая система была чрезвычайно затруднительна для изображенія греческой річи; отсюда справедливо заключили, что пользование этой системой очень прочно установилось ранке того времени, когда гораздо болбе удобная финикійская азбучная система проникла на островъ. Едва-ли возможно думать, что ею когда-либо пользовались широкіе круги населенія и еще темъ менее господствующіе элементы его.

Въ-третьихъ, верховная богиня Кипра въ болѣе раннихъ надписяхъ острова всегда поситъ греческое имя  $\hat{\eta}$  Fάνασσα, т. е. царица. Два главныхъ пункта мѣстнаго почитанія ея, Пафосъ и Идалій, оказываются именно тѣми двумя городами, о греческомъ характерѣ которыхъ чрезвычайно ярко свидѣтельствуютъ данныя самихъ собственныхъ именъ. Въ Пафосѣ найденно свыше ста надписей,

написанныхъ кипрекимъ, греческимъ и римскимъ письмомъ, и, насколько мнѣ извъстно, обнаружена только одна надпись семитическаго письма. Въ Идалін пайдено около шести финикійскихъ падписей, изъ которыхъ ни одна не относится ко времени ранке 4-го вка. Совершенно неизвкстны надписи изъ Аманунта, а изъ Голговъ происходитъ только одна. Каковы бы ни были семитическія черты въ культъ Кипрской богини, ся гдавныя мъстныя резиденціи, очевидно, до конца оставались въ основъ своей греческими. Даже болве того, можно прямо поставить вопросъ, заключалъ ли двиствительно ея культъ какія-либо песомивнно семитическія черты? Нынв признано существованіе подобной богини природы въ качестві верховнаго божества во встахъ местахъ эгейскаго міра. Если главнымъ местомъ ея почитанія былъ расположенный къ западу островъ Критъ, на которомъ эгейская цивилизація, повидимому, развилась со времень отдаленной древности, не подвергаясь серіознымъ измѣненіямъ извиѣ, то обычный взглядъ пропилаго нокольнія о восточномъ происхожденін эллинской Афродиты во всёхъ мъстахъ ея культа и, въ частности, Кипрской царицы, какъ кажется, нуждается въ корениомъ пересмотръ. Мнонія черты культа Кипрской царицы, параллели къ которымъ обыкновенно искали на сирійскомъ берегу, имінотъ боліве раннія нарадлели въ западной эгейской области. Такъ, напр., употребленіе бэтиловъ въ культв было на Критв еще задолго до того времени, къ которому относятся имфющіяся у насъ дійствительныя свидітельства о существованін его на финикійскомъ берегу. Зачёмъ въ такомъ случай относить священный камень Пафоса къ Библу? Голубь былъ божественнымъ аттрибутомъ эгейской богини одинаково какъ въ Микенахъ, такъ и на Критъ, покоился на рукт или головт ея и сидълъ наверху священнаго бэтила. Какая надобность, поэтому, обращаться къ спрійской Иштаръ за объяспеніемъ вдохновенія, проявившагося въ фигуркахъ съ голубями изъ Пдаліи и Голговъ? Конечно, оргіастическіе обычан Пафосскаго храма, какъ, напр., обрядовая проституція, единственное им'єющееся у насъ свид'єтельство о которой, зам'єтимъ, происходить изъ христіанскихъ источниковъ, имѣли свои нарадлели во всей Западной Азін, даже вплоть до Арменін и Вавилопа. Но въ Коринов и Сициліп также могутъ быть приведены къ нимъ параллели.

Если языкъ, имена или письмо Кипра совершенио не подверглись вліянію Финикійцевъ, а культъ его либо испыталъ это вліяніе въ слабой степени, либо также совершенно ему не подвергся, то едва ли можно ожидать данныхъ, которыя указали бы, что Финикійцамъ обязано происхожденіемъ въ большой

мъръ художественное творчество Кипра. Если, какъ дъйствительно и есть, мы находимъ, что вся глиняная посуда энкомійскихъ могилъ принадлежитъ къ тому-же эгейскому классу, къ которому относятся вазы Ялиса и поздивищи надълія Крита времени реоккупаціи, и развилась прямо изъ стиля перваго и второго поздне-минойскихъ періодовъ; если мы находимъ далѣе, что всв гончарныя и мёдныя издёлія Кипра, относящіяся къ бронзовому вёку, въ столь сильной степени отличаются отъ такихъ же издёлій сосёднихъ областей и обнаруживають столь несомивиные признаки развитія изъ мъстныхъ грубыхъ пачальныхъ формъ, что туземное происхождение ихъ является неоспоримымъ; если мы все это находимъ, то мы разъ навсегда отказываемся отъ финикійскаго искусства, какъ главнаго фонда, который послужилъ для развитія кипрекаго некусства. Какъ профессоръ I. L. Myres выразился въ «Catalogue of the Cyprus Museum», «наиболёе распространенные характерные типы глипяной носуды Кипра не были обнаружены въ Финикін и, следовательно, не могли быть позаимствованы оттуда... Во всякомъ случай, имінощіяся данныя энергично противорічать существованію какой-либо первоначальной зависимости культуры Кипра отъ какого-либо извъстнаго финикійскаго стиля». Кромъ того, на Кипръ мы находимъ ясныя указанія на существованіе переходныхъ формъ отъ стиля бронзоваго въка къ стилю ранне-желъзнаго. Значительное большинство декоративныхъ элементовъ последняго сохранилось отъ бронзоваго века и дало начало тому мъстному геометрическому орнаменту, которому съ тъхъ поръ суждено было оставаться характернымъ для Кипра.

Обращаясь къ болѣе роскошнымъ и изыскапнымъ предметамъ, какъ папръ, изготовленнымъ изъ драгоцѣныхъ металловъ, слоновой кости и композиціи, мы разсчитываемъ найти доказательства иностраннаго вліянія въ большемъ количествѣ, и дѣйствительно, мы пашли ихъ въ Энкоми. Но это вліяніе лишь въ очень незначительной степени можетъ быть съ достовѣрностью или даже съ вѣроятностью приписано Финикіи. Значительная часть его принадлежитъ Египту. Въ составъ энкомійскаго клада входятъ не только скарабен и прые предметы изъ пасты, настоящаго нильскаго производства, но также такія золотыя издѣлія, которыя по нѣкоторымъ своимъ рисункамъ и по употребленію зерновиднаго орнамента аррііцие могли вполнѣ быть наслѣдіємъ тонкихъ работъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ, изготовлявшихся въ Египтѣ въ эноху Рамессидовъ и ранѣе. Недавнее открытіе въ Бубастисѣ сокровища, отпосящагося ко времени Рамзеса II, совершенно ясно показало, что если необходимо прослѣдить въ какую-либо сторону работу polveriscolo изъ Энкоми, ранъ

ней Іоніи и Этруріи, то это слёдуєть сдёлать въ направленіи египетской работы по металламъ второго тысячелётія до Р. Х. При этомъ нётъ надобности искать посредника между Кипромъ и Ниломъ. Данпыя записей фараоновъ и частое обнаруженіе кипрской глиняной посуды въ нильскихъ мѣстахъ поселенія (такъ, напр., подобные черепки были найдены Петри во время его перваго пребыванія въ Мемфисѣ) даютъ обильный матеріалъ для того, чтобы заключить, что Египетъ и ближайшій островъ Средиземнаго моря поддерживали между собою частыя испосредственныя сношенія, по крайней мѣрѣ со времени Тутмеса III.

Предметы энкомійскаго клада и въ ихъ числѣ особенно издѣлія изъ слоновой кости обнаруживають сильное присутствие азіатскаго вліянія. Если бы выражение этого особеннаго искусства въ энкомийскихъ предметахъ обнаружило какія-либо изъ тёхъ характерныхъ чертъ, которыя ассоціируются пами съ наилучше аттестованными произведеніями финикійскаго искусства, каковы, напр., найденныя въ различныхъ мъстахъ между Ниневіей и Италіей металлическія чаши съ расположеннымъ въ концентрическихъ поясахъ и часто сопровождаемымъ семитическими надписями украшеніемъ изъ фигуръ, то Финикійцы им'вли бы право на м'всто въ области этого искусства. Между тъмъ, эти характерныя черты, какъ нъкоторыя эклектическія и часто понимаемыя неправильно схемы и детали орнаментации, а также несомнънная ръзкость и сухость исполненія бросаются въ глаза по отсутствію ихъ въ энкомійскихъ издёліяхъ изъ слоновой кости. Здёсь мы замёчаемъ заимствованные мотивы, выраженные съ той же редкой оригинальностью и жизненностью, которыя наблюдаются въ Критской трактовкъ чужеземныхъ сюжетовъ въ итсколько болте раннемъ эгейскомъ періодт. Если насчетъ точной даты энкомійскихъ могилъ существуеть какое-либо сомнѣніе, то насчеть источника культуры, которую представляеть ихъ содержимое, вопроса быть не можеть. Эта культура, мёстная по развитію, имёла по существу эгейское происхожденіе. Вслъдствіе своей большей близости по географическому положенію къ Египту и Месопотамін она д'влала, сравнительно съ минойской культурой Крита, болье прямыя заимствованія изъ этихъ странъ. Но, подобно минойской культурт, она претворила вст заимствованія въ лабораторіи своего генія.

На основаніи искусства энкомійскаго клада мы можемъ легко сдіблать заключеніе о существенныхъ чертахъ произведеній Кипра, относящихся къ архаическому періоду исторіи. Мы можемъ отмітить сирійское видоизм'єненіе кипрскаго искусства только въ такомъ періоді, который былъ слишкомъ поздинмъ для того, чтобы оказать воздействие на проблему происхожденія Іоніи. Но даже и въ этомъ случав Сирія, повидимому, отдавала только часть долга, которымъ она была обязана самому Кипру съ нъсколько болье ранияго времени. Такой характеръ, напр., имветъ относящееся къ этому позднему времени сирійское вліяніе въ «греко-финикійской» каменной скульптурів и терракоттахъ, много образцовъ которыхъ имъется въ коллекціи Чеснолы. Профессоръ Мугез заявляетъ смълое мнъніе, что Финикійцы при своемъ первомъ иоявленіи на Кипръ, въроятно, вовсе не имъли своего собственнаго искусства. А въ такомъ случав было бы, очевидно, абсурдомъ не только разсматривать Финикійцевъ, какъ созидателей цивилизаціи ранияго эллинскаго Кипра, по и считать произведенія Кипра въ ихъ главныхъ отличительныхъ чертахъ образцами финикійскаго некусства. Между тімь, оть энкомійскаго клада до браслета Этеандра изъ Пафоса они во всемъ существенномъ представляютъ образцы мъстнаго искусства эгейско-эллинской общины, въ основъ своей не-семитическаго. Если существовала передача какого-либо художественнаго импульса отъ одной расы къ другой, то вдохновение переходило отъ Кипріотовъ къ Финикійцамъ, а не наоборотъ. На главный вопросъ не вліяеть то обстоятельство, что впосл'єдствін жители Тира стали привозить свои подражательныя издёлія, какъ напр., фрагментированныя чаши Амабунта, на островъ, который самъ много потрудился для того, чтобы научить ихъ производству предметовъ цекусства, и что они вывозили съ острова въ свои западныя колоніи его продукты и передавали имъ его вліянія. Поскольку обнаруживають всё имеющіяся въ нашемъ распоряженіи вещественныя доказательства, этотъ ввозъ и вывозъ относится къ гораздо боле позднему періоду, чёмъ тотъ, который былъ свидётелемъ созданія эллинской цивилизаціи.

То, что следуеть сказать о Родосе, который считается второй и последней станціей финикійскаго вліянія въ его предполагаемомъ победномъ шествій на западъ, можеть быть изложено короче и несколько иначе. Здесь также мы должны принять во вниманіе тоть фактъ, что въ могилахъ Ялиса древивній местные матеріалы свидетельствують не о финикійской цивилизацій, а о после-эгейской въ связи съ Египтомъ Рамессидовъ. Вспомнимъ, что въ Иліаде Ялисъ вмёсте съ Линдомъ и Камиромъ оказывается на ахейской сторопе; этотъ фактъ, поскольку онъ иметъ значеніе, указываетъ, что цивилизація пришла на островъ съ запада. Если мы обратимся къ ближайшей по времени группе документовъ, а именно къ содержимому нёкоторыхъ расконокъ и могилъ въ Камире, относящемуся, повидимому, къ седьмому

въку до Р. Х., мы найдемъ сходныя съ эфессиими издълія, происхожденіе которыхъ, какъ и эфесскихъ, должно быть съ полной основательностью отнесено къ послъ-эгейскому источнику. Но мы находимъ также глиняную посуду, на которой быль введень новый элементь украшеній изъ фигурь, и предметы изъ слоновой кости и изъ пасты, которые были внушены какимъ-то не эгейскимъ искусствомъ. Хотя здёсь, особенно въ керамическихъ украшеніяхъ, им вется азіатскій элементь, однако первоначально главнымъ источникомъ этого чужеземнаго вліянія былъ безспорно Египетъ. Спльно характерныя нильскія черты мы замічаемь въ особенности на изділіяхь изъ слоновой кости; затімь на мъстъ поселения были найдены въ довольно значительноиъ количествъ фигурки, амулеты, скарабен и разные сходные съ ними предметы, представлявийе либо египетскую работу, либо близкое подражание египетскимъ образцамъ. Подобныя подражанія были найдены въ громадныхъ количествахъ въ Навкратист при производившихся тамъ съ 1884 г. последовательныхъ раскопкахъ; этогъ фактъ несомпению указываетъ, что ответственными за нильскія черты въ арханческомъ искусствъ Родоса и другихъ частей Грецін слъдуетъ считать не столько Финикійцевъ, сколько греко-египтянъ. Намъ извъстно, что уроженцы юго-западной Малой Азіи часто не только посвицали долину Нила, но и оставались тамъ на жительство по крайней мёрё уже въ эпоху воцаренія саисскихъ фараоновъ. Эти уроженцы имъли кварталъ и лагерь въ Мемфисъ; въ седьмомъ въкъ они сдълали на ногахъ колосса въ Нубін надинсь изъ знаковъ какого-то мъстнаго алфавита (бывшаго, въроятио, алфавитомъ самого Родоса) и задолго до того времени, когда Амазисъ предоставилъ въ ихъ распоряжение Навкратисъ, они учредили на канопскомъ Нилъ торговые пункты. Далъе, въ виду того, что въ Навкратисъ они вступили въ сферу полнаго вліянія той дельтовой цивилизаціи, которая, какъ мы съ каждымъ днемъ все болье и болье убъждаемся, поглотила многое, что было по происхождению месопотамскимъ, они имъли полную возможность передать арханческому эллинскому искусству Родоса, Анатолін и европейской Греціи даже азіатскій его элементъ.

Эта паправленная противъ Семитовъ критика имѣетъ цѣлью низвести значеніе, которое принадлежало Финикійцамъ на греческихъ островахъ и берегахъ во время зарожденія эллинизма, до роли простыхъ мелочныхъ торговцевъ, слѣдовавшихъ по морскимъ путямъ, давно открытымъ другими. Самое большее, опи основывали въ немпогихъ мѣстахъ, какъ напр., въ Китіи на Кипрѣ, скорѣе факторіи, чѣмъ колоніи, и дѣлали это лишь съ надлежащаго дозволенія. Безусловно, это не дастъ никакого повода предполагать, что Финикійцы могли

играть какую-либо достойную упоминанія роль въ ділі созиданія изъ Грековъ художественнаго народа. Затъмъ, если мы обратимся за свъдъніями къдъйствительнымъ остаткамъ финикійскаго искусства, то все то, что мы найдемъ, ни по времени, ни по характеру своему не послужитъ подтвержденіемъ такого предположенія. Та сваданія, которыми мы располагаемть относительно этого некусства въ томъ его видъ, въ какомъ оно осуществлялось на его родной почвъ въ Сиріи или въ странахъ, несомивино находившихся въ течене извъстнаго періода времени подъ господствомъ Финикійцевъ, какъ, напр., въ средней части побережья съверной Африки, принадлежать періоду значительно болье позднему, чемь время Гомера. Всѣ же произведенія Финикійцевъ, относящіяся къ болье раниему времени, приходится принимать на вкру отчасти на основаніи указаній самого Гомера, отчасти по скуднымъ свъдъніямъ, сообщеннымъ поздпъйшими греческими и римскими писателями. Некоторыя изъ нихъ возможно проследить до самого Гомера. а другія—до финикійскихъ записей, переведенныхъ на греческій языкъ такими авторами, какъ Менандръ изъ Эфеса и Филонъ изъ Библа. Некоторыя указапія именотся также въ еврейской исторіи, какъ въ Ветхомъ завътъ, такъ и въ трудахъ Іосифа, который, впрочемъ, какъ кажется, широко воспользовался компиляціей Менандра. Однако, когда мы, наконецъ, доходимъ до изученія им'єющихся въ дібствительности намятниковъ финикійскаго искусства, то мы находимъ его въ такой сильной степени заимствованнымъ и подражательнымъ и, кромъ того, настолько однообразнымъ, что не представляется возможнымъ считать его когда-либо независимымъ и прогрессивнымъ. Нальнейшія раскопки могуть няменить это мисніе, доставивь пензвестные теперь матеріалы ранняго времени изъ Сидона, Арада, Тира и западныхъ финикійскихъ колоній. Однако, время идетъ, а финикійская почва остается ночти такой же безплодной, какъ и ранбе. Правда, изследования могли производиться досель не безъ затрудненій. Въ Сидонь и Тирь, несмотря на это, были произведены нёкоторыя раскопки, и поверхность страны давно подвергалась тшательнымъ развъдкамъ. Хотя Туписъ находится въ рукахъ французовъ въ продолжение уже почти цёлаго поколёния, но до сихъ поръеще раннее нскусство Карвагена представлено грубыми провинціальными издёліями, рабски подчиненными египетскому вліянію.

Наконецъ, мы не имѣемъ возможности судить по сравнительнымъ образцамъ о тѣхъ произведеніяхъ искусства ранняго Тирскаго вѣка, которыя такъ сильно прославлены еврейскимъ преданіемъ. Мы не знаемъ никакихъ вещественныхъ семитическихъ остатковъ, которые могли бы свидѣтельствовать о

существованін чего-либо, что заслуживало бы названія культуры Финикін, до того періода, когда іонійская цивилизація должна была находиться уже въ період'я юности. Не им'єстся ничего, т. е. ни одного памятника, ни одной монеты, ни какихъ-либо иныхъ остатковъ древите, по крайней мъръ, девятаго въка. Въ частности неизвъстно ни одного образца финикійскаго письма, относящагося къ столь раниему времени, какъ 900 г. до Р. Х. Я не теряю изъ вида того, что согласно свидътельству египетскихъ и гомеровскихъ извъстій, а также указаній Ветхаго завъта, Финикійцы были уже въ теченіе пъсколькихъ столътій до этого времени народомъ болье или менье просвъщеннымъ. Но ни одпо изъ этихъ свидътельствъ не доказываетъ того, что опровергають всё археологические памятники, именно, что эти Семиты обладали самобытной и способной къ развитію культурой въ необходимой степени. чтобы оказать рёшительное культурное воздёйствіе на такое племя, каковое представляли собой ранніе Іонійцы. Особенно мы должны сомивваться въ существованіи у Финикійцевъ какой-либо вполит развитой независимой системы письма до того времени, когда іонійское переселеніе сділалось уже совершившимся фактомъ.

Въ отношеніи Іоніи положеніе дёла можно резюмировать слёдующимъ образомъ. Отсутствіе вліянія египетской культуры среди самыхъ древнихъ издълій Эфеса, отсутствіе настоящей финикійской работы какъ здъсь, такъ и на Родосъ, и греческое преданіе, что азіатскіе греки получили коммерческое образование отъ народовъ внутренней части полуострова, все это въ итогъ весьма сильно говорить въ пользу того, что восточныя вліянія достигли побережья сухимъ путемъ въ значительно большей степени, чёмъ морскими путями Леванта. Но это предположение не является окончательнымъ. Необходимо оставить открытую дверь для Семитовъ въ качествъ возможныхъ перевозчиковъ месопотамскихъ товаровъ. Если бы можно было доказать, что незадолго до начала перваго тысячельтія до Р. Х. Финикійцы отрышились отъ египетскаго вліянія и дёйствовали только какъ перевозчики почти исключительно азіатскихъ товаровъ, то оказалось бы, что воздёйствіе ихъ все же могло быть значительно. Какъ оказывается, это предположение совершенно не представляеть чего-либо невъроятнаго. Хорошо извъстенъ фактъ, что послъ времени Рамзеса III, т. е. въ началъ 12-го въка до Р. Х., египетскія записи въ теченіе иткотораго времени не упоминають о прямыхъ сношеніяхъ съ азіатскими народами. Съ того времени мы не слышимъ уже о войнахъ съ тъми сильными конфедераціями Хеттовъ, которыя съ середины 18-й династіи оспаривали у фараоновъ Сирію. Непосредственнымъ и, въроятно, истиннымъ объясненіемъ этой перемѣны служитъ возвышеніе Израпльскаго царства въ области, находящейся между Сиріей и долиной Инла. Иока это царство оставалось сильнымъ, оно играло роль государства-буфера. Въ такомъ случаѣ центральная и сѣверная Сирія должна была еще разъ совершенно подпасть подъ вліяніе Месонотаміи, которая, въ этомъ отношеніи, всегда имѣла силу среди западныхъ Семитовъ. Вѣдь даже во время расцвѣта египетскаго могущества въ Азіп они, повидимому, никогда не пользовались египетской іероглифической системъ, а въ Финикіи открываемъ у образованныхъ классовъ клинообразное письмо. Во внутрешнихъ сѣверныхъ мѣстностяхъ хиттитская іероглифическая система всегда занимала господствующее положеніе, имѣя въ качествѣ альтернативы клинообразное письмо.

Итакъ, тъ продукты, перевозкой которыхъ на западъ прибрежные Семиты должны были заниматься около времени іонійскаго переселенія, по всей в'вроятности, носили месопотамскій характеръ. Первый изв'єстный фактъ политическаго соприкосновенія между Финикіей и Ассиріей приходится въ царствованіе Иеобала, царя Тира, не ранъе 9-го въка. Но эти «ассирійскіе грузы», которые, по/ словамъ Геродота, финикійцы начали неревозить вскорі (αὐτίκα) нослі того, какъ они обосновались на сирійскомъ побережью, могли задолго до этого спуститься къ западному берегу караванными путями. Изследованія въ северной Сиріи по м'єр'є своего развитія все съ большей ясностью обнаруживають важное значение расположенной географически между Финикіей и Месопотаміей внутренней цивилизаціи, которая была въ полномъ расцвітть въ конці второго тысячельтія до Р. Х. Судя по ея остаткамь, какъ значительнымъ, такъ и мелкимъ, она должна была отличаться выдающейся производительностью. Этой цивилизаціей была та южная «хиттитская», о которой я уже говориль въ связи съ Каппадокіей. Городъ, который въ ассирійскихъ занисяхъ, относящихся къ Хеттамъ, всегда играетъ роль ихъ столицы, долженъ былъ представлять собою значительный торговый центръ. Мы можемъ сділать такой выводь на основанін того простого факта, что указный вісь maneh или mina Кархемиша получилъ такое название и находился во всеобщемъ употреблении въ людныхъ центрахъ Месонотамии. Кархемишъ былъ расположенъ на самомъ Евфратъ, у паходившейся въ широкомъ пользованім переправы черезъ ріку и, согласно толкователямъ египетскихъ и клипообразныхъ текстовъ, на правомъ или сирійскомъ берегу. Если же это такъ,

то несомивино, что онъ лежалъ на мъсть большого укрыпленнаго пункта Джерабиса, находящагося на разстоянін около 15-ти миль внизъ по теченію отъ Биреджика. Здёсь можно видёть нависшій надъ рёкой большой искусственный валъ, городскія стёны, ограничивающія подковообразную площадь, большій діаметръ которой достигаетъ почти полмили, массивную киклоническую кладку для запруды Евфрата, и четыре скульитурныя илиты очень хорошаго хиттито-ассирійскаго стиля, находящіяся въ стоячемъ или лежачемъ положенін въ глубокомъ рву, сдёланномъ почти 30 лётъ назадъ у подножія акрополя. Найденные тогда же и посланные въ Британскій музей другіе памятники какъ по своимъ јероглифическимъ надписямъ, такъ и по своему художественному стилю свидётельствують въ достаточной степени о хиттитскомъ характеръ городища. Они являются прекраснъйшими изъ скульптуръ, до сихъ поръ найденныхъ во всей области хиттитской цивилизаціи, и, проявляя несомпънныя характерныя черты хиттитского искусства, въ то же время обнаруживають, какъ и можно было ожидать, очень замътное вліяніе Месонотаміи. Выше уровия хиттитского города лежать значительные остатки города христіанскаго времени, древнее имя котораго не установлено съ достовърностью. Присутствие его является доказательствомъ значения этого места въ течение долгаго времени вслудствие господствующаго положения надъ нереправою черезъ Великую Ръку.

Этотъ городъ является не единствениымъ важнымъ хиттитскимъ пунктомъ Сирін. На протяженін ста миль по среднему теченію Евфрата, отъ выхода его изъ горъ Тавра до вступленія въ пустыню, на обонхъ берегахъ его паходится непрерывный рядъ насыпей съ плоскими вершинами, изъ которыхъ каждая послёдующая возвышается на разстояніи нёсколькихъ миль отъ предыдущей, ранъе потери ея изъ вида; въ трехъ или четырехъ изъ пихъ посчастливилось обпаружить хиттитскіе памятники. Весь рядъ насыпей отъ большой земляной въ Самосатъ до той, которая увънчана замкомъ Калатъ-Энъ-Неджиъ, является хиттитскимъ. Если вы удалитесь отъ ръки въ сторону центральной Сиріи, то почти не будете терять изъ вида такихъ насыпей на всякомъ избранномъ вами для путешествія маршруть отъ верхней части долины Оронта, гдъ находится мъсто города Кадеша, въ которомъ французы намбрены производить раскопки, до Тавра у Мараша. Профессоръ фонъ-Лушанъ, производитель раскопокъ въ Синджирли, сообщилъ мнъ, что въ одной только съверо-западной Сиріи онъ насчиталь не менье 600 насыпей. Нъкоторыя изъ спрійскихъ насыней, какт, напр., находящіяся въ Хама, Аленно и Телль-Башаръ,

доставившія остатки хиттитской культуры, им'єють еще большую величину, чёмъ насыпь въ Джерабис'є.

Эта обтирная группа остатковъ городовъ, характеризующая поверхпость съверной Сиріи и смежной пограничной полосы Месопотаміи пастоящей высыпью земляныхъ бугровъ, свидътельствуетъ объ исчезновеніц
исключительной по развитію культуры, которая, благодаря господствовавшему
надъ главными континентальными путями изъ Египта, Месопотаміи и Малой
Азін положенію, должна была имъть большое коммерческое и стратегическое
вначеніе. Достаточно бросить новерхностный взглядъ на эту область, чтобы
нонять, почему великіе цари Ассиріи такъ долго и съ такой настойчивостью
стремились ею обладать и почему въ ихъ анналахъ Хеттамъ принадлежить
столь значительная роль.

Если мы желаемъ постигнуть передачу народамъ Средиземъя культурпыхъ вліяній Месопотаміи и, особенно, образцовъ вѣса, то намъ настоятельно
пеобходимо подвергнуть эту важную посредствовавшую цивилизацію сѣверной
Сиріи болѣе тщательному изученію. Не только подбираемые десятками на
поверхности ея мѣстъ поселеній незначительные предметы древности, но
и нѣкоторые изъ памятниковъ большей величины, находящихся доселѣ на
мѣстахъ, принадлежатъ къ типамъ, которые до сихъ перъ были бы съ
перваго взгляда признаны финикійскими. Я не сомнѣваюсь въ томъ, что къ
внутренней сирійской цивилизаціи должно быть отнесено и впослѣдствіи будетъ
отнесено производство значительной части тѣхъ издѣлій, которыя какъ въ
современную эпоху, такъ и въ прежнее время приписывались прибрежнымъ
Семитамъ только вслѣдствіе того, что они были главными перевозчиками этихъ
издѣлій на Западъ. Какъ я уже сказалъ, по моему мпѣнію, въ Британскомъ
музеѣ въ видѣ издѣлій изъ слоновой кости изъ Нимруда мы въ дѣйствительности имѣемъ замѣчательную групну произведеній сѣверной Спріи.

По среднему теченію Евфрата существовала именно такая цивилизація, которая могла ихъ дать, — цивилизація независимая и сильпая, но въ теченіє продолжительнаго времени находившаяся въ тѣсномъ соприкосновеніи съ егинетской и месопотамской культурами и, вѣроятно, въ теченіе нѣкотораго времени въ поздней части бронзоваго вѣка бывшая въ сношеніяхъ также съ эгейской. Этой цивилизаціи принадлежитъ то прямое или косвенное вліяніе, окончательное образующее воздѣйствіе котораго на іопійское искусство иллюстрируєтся эфесскими издѣліями изъ слоновой кости.

До этого года во впутренней Сиріи не производилось никакихъ иныхъ

раскопокъ, кромъ изслъдованія насыпи въ Синджирли, скрывающей остатки главнаго города меньшаго царства, Шамаля. Памятники его обпаруживаютъ культуру, принадлежащую къ хеттскому типу, но хиттитскія надписи здёсь не были найдены, а стиль искусства представляется провинціальнымъ сравнительно съ памятниками Джерабиса. Минувшей весной профессоръ J. Garstang, по порученію Ливерпульскаго университета, положилъ начало работамъ на другомъ значительномъ мёстё поселенія северной Сиріп, находящемся въ Сакджегёзу, на разстоянія около одного дня пути къ востоку отъ Силджирли. Открытыя здёсь до сихъ поръ скульптуры превосходять по стилю ть, которыя пайдены въ Синджирли; хиттитскія-же надписи еще не обнаружены. Слёдуетъ надёяться, что эти раскопки при дальнёйшемъ движенін дадутъ намъ много матеріаловъ, но еще болёе мы получимъ изъ Джерабиса или какого-либо другого изъ находящихся въ близкомъ сосёдстве съ самимъ Евфратомъ болке значительныхъ мъстъ поселеній. Здъсь расположенъ фокусъ съверно-сирійской цивилизаціи. Здъсь она встръчалась съ культурой Месопотаміи. Весьма въроятно, что здъсь намъ суждено найти двуязычные тексты, которые разръшатъ перазръшимую до сихъ поръ загадку хиттитскихъ надписей.

## Лекція VI.

## Заключеніе.

Въ лекціяхъ, которыя теперь я имёю въ виду закончить, я сообщиль вамъ миого данныхъ изъ весьма разнообразныхъ источниковъ, по я не утверждаю, что мий удалось предложить много новыхъ выводовъ. Насколько я понимаю значеніе новыхъ фактовъ, касающихся происхожденія эллинской цивилизаціи, они клонятся скоръе въ обоснованию и выяснению справедливости старыхъ теорій, чёмъ къ предложенію какого-нибудь новаго революціоннаго взгляда. Не теперь и не мною впервые сдълано заключение, что такъ называемое чудо возвышенія эллинизма въ начал'в перваго тысячел'втія до Р. Х. должно быть объяснено повымъ освъженіемъ первобытныхъ культуръ, обосновавшихся въ Эгейской области за много лътъ назадъ и обладавшихъ древнимъ преданіемъ и инстинктомъ культуры. Далке я скажу то же относительно заключенія, что этотъ процессъ былъ обязанъ главнымъ образомъ крови и вліянію пришлаго населенія съ менте ослабленной энергіей, въ теченіе долгаго времени знавшаго средне-европейскую культуру, принимавшаго въ ней участіе и родственнаго старвишей культурь Эгейской области по происхождению и развитию. Наконецъ, то-же мит придется повторить и относительно заключенія, что возникшее такимъ образомъ возрождение получило вторичный толчекъ отъ вліяній живого Востока, бывшихъ главнымъ образомъ азіатскими и получившихъ новыя и болже благопріятныя возможности достиженія эгейскихъ народовъ, благодаря отчасти распространенію этихъ народовъ на востокъ къ берегамъ Малой Азін и отчасти распространенію на западъ сирійскаго прибрежнаго паселенія, которое до того времени не выпускало въ море минойскіе флоты Крита. Эти положенія долгое время чувствовались въ воздухів. Я предлагаю лишь новую иллюстрацію къ ихъ посылкамъ и пытаюсь ясно опредёлить ихъ заключенія. Особенно я старался представить въ достаточно понятномъ видѣ появление въ эллипскомъ мірѣ столь отдаленныхъ вліяній, какъ месопотамское. Когда Бруппъ съ своей «Исторіи искусства» заявиль, что «der jonische Stil gehört Niniveh, vielleicht bereits Babylon an», опъ съ инстинктивнымъ убъжденіемъ генія смёло игнорироваль не перекрытую въ то время пропасть между Месопотаміей и эгейскимъ міромъ начала іонійскаго періода.

Нетъ надобности говорить, что въ отношенін восточныхъ вліяній, какъ и въ нъкоторыхъ другихъ, я оставилъ много вопросовъ открытыми, хотя былъ въ состоянін привести болье правдоподобныя объяснеція, чжить ть, которыя могли быть предложены за поколеніе назадъ. То неудовлетворительное состояніе, въ которомъ остается до сего времени изследованіе западной Азін, не позволяетъ поступить иначе. Мы имбемъ возможность гораздо чаще указать, что тв или иныя благопріятныя условія способствовали прохожденію восточныхъ вліяній по тому или иному пути, чёмъ доказать при помощи памятниковъ, найденныхъ вдоль предположенныхъ путей, что они действительно такъ проходили. Оба конца цъпи значительно лучше извъстны, чёмъ промежуточныя звенья. Поэтому я не берусь разсуждать о томъ, що какому главному пути направлялись въ Іонію азіатскія вліяція, -- по проложенному черезъ страну, или по проходившему черезъ море Леванта. Имъющіяся свидътельства сильно благопріятствують сухому пути въ отношеній настоящихъ динамическихъ вліяній восточной цивилизаціи, но это не дълаетъ невъроятнымъ прибытіе простыхъ образцовъ морскимъ путемъ черезъ посредство семитическихъ перевозчиковъ.

Здёсь, подчиняясь обстоятельствамъ, мы должны оставить вопросъ до того времени, когда Турція будетъ такъ же свободно открыта для изслёдованій, какъ Греція, Критъ, Кипръ и Египетъ. Говоря такимъ образомъ, я не забываю о значительномъ увеличеніи удобствъ, предоставленныхъ изслёдователямъ въ теченіе послёднихъ лѣтъ просвёщеннымъ управленіемъ Императорскаго Оттоманскаго музея, и цёню ихъ. Османъ Хамди-бей и его подчиненные поощряли, насколько было въ ихъ власти, изслёдованія на почвё Азіатской Турціи ученыхъ всёхъ національностей. Кромѣ того, они устроили въ Константинополѣ великолѣпное хранилище для движимыхъ паматниковъ древности. Препятствій со стороны этихъ властей не было. Равнымъ образомъ, въ моей личной практикѣ они не возникали непосредственно со стороны должностныхъ лицъ центральнаго правительства и за исключеніемъ отдёльныхъ случаевъ по временнымъ и часто уважительнымъ причинамъ. Но тормозящее косвепное вліяніе имѣла очень дурная провинціальная администрація. На мѣстахъ было слишкомъ небезопасно; надзоръ за невѣжественнымъ и подозри-

тельнымъ населеніемъ, живущимъ теперь во многихъ изъ мѣстностей, болѣе всего нуждающихся въ изслѣдованіи, былъ слишкомъ неудовлетворителенъ; наконецъ, было слишкомъ мало увѣренности въ защитѣ отъ порчи и разрушенія цѣнныхъ остатковъ древности послѣ ихъ обнаруженія. Поэтому въ частности почти всѣ азіатскіе берега Средиземнаго моря, не упомпная о турецкихъ берегахъ сѣверной Африки, до сихъ поръ представляютъ для археологаконателя дѣвственную почву. Мы остаемся въ плачевномъ невѣдѣніи даже относительно такой доступной области, какою является берегъ западной части Малой Азіи, по крайней мѣрѣ насколько дѣло касается глубоко лежащихъ слоевъ, которые содержатъ памятники, принадлежащіе древнѣйшей ея цивилизаціи. Въ настоящее время, какъ и двадцать лѣтъ тому назадъ, когда писалъ Перро, остается истиной, что во всей греческой Азіи изслѣдовано до низа только одно лежащее слоями мѣсто первобытнаго поселенія, а именно Гиссарликъ.

Имън въ виду эти обстоятельства, я приступаю теперь къ изложению со всей возможной осторожностью суммарной теоріи особыхъ обстоятельствъ, способствовавшихъ подъему того мъстнаго, но чрезвычайно блестящаго развитія эллинизма, котороє мы называемъ іонійской цивилизацієй. Я полагаю, что тъ элементы, которые участвовали въ созиданіц іонійскаго народа, въ существъ были тожественны съ участвовавшими въ созидании всъхъ Эллиновъ вообще. Значительной части стараго эгейского племени, уже давно принимавшаго участіе въ созданіи доисторической цивилизаціи эгейскаго бронзоваго въка, суждено было обновиться, благодаря приливу съверной крови изъ области средне-европейской культуры. Но соотношенія частей смъси на азіатских берегахь не были вполнів тожественными съ тіми, которыя имъли мъсто, напр., въ Пелопоннесъ или на классическомъ Критъ. Я полагаю, что эгейскій элементь отличался сравнительно гораздо большей многочисленностью и силой въ іонійской странѣ, хотя въ очень значительной мъръ не имълъ мъстнаго происхожденія. Сознавая явную опасность настаивать на свидетельствахъ отрицательнаго характера, особенно въ отношении такой плохо изследованной области, каковою является Іонія, я полагаю, что за отсутствіемъ тамъ эгейскихъ остатковъ, для центральной части анатолійскаго берега исключается возможность участія въ эгейской цивилизаціи въ теченіе почти всего бронзоваго віка. По моему убіжденію, этотъ берегь долгое время находился подъ господствомъ внутренняго континентальнаго государства, а именно державы каппадокійскихъ Хеттовъ, насаждавшихъ свою собственную исно выраженную культуру и допускавшихъ эгейскую только въ видъ слабаго, восходившаго по торговымъ путямъ вліянія.

Однако, въ раннюю эпоху черезъ оракійскіе проходы началась инфильтрація народовъ изъ юго-восточной Европы. Въ третьей лекціи я изложилъ основанія, которыя заставляють отдалить появленіе ихъ къ послѣ-неолитическому времени. Эти переселенцы постепенно влили европейскій элементъ во всѣ народы западной части полуострова, папр., въ такъ называемыхъ мизійцевъ, въ меонійцевъ, въ лидійцевъ и въ карійцевъ. Особенно прочно европейскій элементъ утвердился у Смирнскаго залива, а впослѣдствіи, по всѣмъ вѣроятіямъ и согласно представленію греческаго преданія въ миоѣ о Пелопѣ, могъ отчасти спова перейти въ Грецію. До этого времени прото-іонійская теорія Курціуса является, вѣроятно, хорошо обоснованной.

Значительная перемена начала оказывать свое действие на эту свободную племенную цивилизацію около конца второго тысячельтія до Р. Х. Подъ давленіемъ Ассирій господствовавшая континентальная цивилизація, центръ которой находился въ Каппадокіи, отступила въ центръ страны и господство ся на запалныхъ берегахъ прекратилось. Второстепенной внутренней цивилизаціи, именно фригійской, унаследовавшей гегемонію на плато, не удалось заставить почувствовать себя на эгейскихъ берегахъ по примъру цивилизаціи каппадокійской. Приблизительно въ то же время н, можетъ быть, до некоторой степени propter hoc, равно какъ и post hoc, начала двигаться къ югу первая изъ съверныхъ волнъ, которыя должны были наводнить западную Грецію и острова, а именно ахейская. Результать оказался двоякій. Съ одной стороны сами ахейскіе моряки-скитальны появились у стверо-западныхъ береговъ Малой Азіи, поб'єдили м'єстный центръ экейской власти въ Гиссарликъ и сдълали возможными последующія «эолійскій» колоніи. Съ другой стороны, остатки эгейскихъ народовъ были вытъснены, съвернымъ нашествиемъ изъ самой Греціи и съ острововъ и стани проникать къ берегамъ средней и юго-западной Малой Азін. Они внесли съ собой ту поздне-эгейскую культуру, следы которой были найдены на Родосъ и въ Каріи, и дали начало греческому преданію, которое говорить, что последняя область была колонизована минойскими поселенцами изъ Крита и что господство на Эгейскомъ моръ принадлежало нъкогда «Карійцамъ».

Дальнъйшее изследование очень плохо извъстной Карійской области, которое долгое время представлялось особенно непривлекательнымъ вследствие разбоевъ, последовавшихъ за прекращениемъ юрисдикции дере-беевъ Мектеша, будемъ надъяться, обнаружить, что эта поздне-минойская иммиграція по многочисленности и по значению была достаточна для объяснения тъхъ элементовъ въ обычаяхъ культа и въ номенклатуръ, общность которыхъ для исторической Каріи и доисторическаго Крита была давно зам'вчена. Эти термины: «историческій» и «доисторическій», я приміняю обдуманно. Всі свідінія, собранныя за последнее десятилетие эгейскихъ открытий, обнаруживають на Критъ общие элементы въками раньше того времени, когда дълается возможнымъ замътить ихъ въ Каріи. Если божества, державшія двойную съкиру, а именно богиня со своимъ сыномъ на Критъ и Зевсъ Лабравидскій въ Каріи, должны быть признаны происходящими одно отъ другого, то производнымъ является последній. Kapiйскія названія м'єстностей, оканчивающіяся на ndus, nda, nthus и т. д., которыя Кречмеръ считаетъ не индо-европейскими и принадлежащими къ древивищему слою народонаселенія, появляются ранве въ критскомъ лабиринт и другихъ эгейскихъ названіяхъ. Карійскій алфавить не оставилъ эниграфическихъ памятниковъ своего существованія ранбе перваго тысячельтія до Р. Х.: по мнению Эванса, некоторыя изъ формъ его действительно обнаруживаютъ происхождение отъ минойскаго линейнаго письма, бывшаго въ употреблепіи почти на тысячу льтъ ранке.

На эту амальгаму азіатскихъ, европейскихъ и эгейскихъ народовъ остло, наконець, іонійское переселеніе, которое само представляло собой амальгаму. Очень трудпо определить, какъ именно мы должны понимать это переселеніе, когда оно началось и когда окончилось. Несомийнно, оно шло не одной большой ордой. Всв извъстныя преданія эллинскихъ городовъ Азіи указывають на последовательныя прибытія сражнительно небольшихъ партій, которыя не всегда сразу останавливанись на мъстах своего окончательнаго пребыванія. Въ младенческомъ періоді пореходства переселенія по морю, въроятно, никогда не совершались значительно болье обширными группами, чемъ тъ, которыя впервые сошли на берегъ въ Америкъ. Сообщаемыя этими партіями извъстія, медленно прошикая обратно, приводили встьять за ними другія партіи. Въроятно, высадки въ Азіи происходили въ теченіе нъсколькихъ покольній, а отправки опредълялись политическими и общественными событіями, случавшимися въ материковой Элладъ и на островахъ черезъ значительные промежутки времени. Первая отправка могла произойти вследствіе ахейскаго вторженія въ Грецію. Действительно, греческое преданіе приписывало іонійское переседеніе переполненію Аттики б'єглецами съ Троянской войны; оно представляло его состоящимъ изъ чрезвычайнаго количества элементовъ

разныхъ племенъ, среди которыхъ мы съ интересомъ замъчаемъ Миніевъ изъ Орхомена, эгейскій характерь которыхь не возбуждаеть сомнівній, и Кадмейцевъ, Пеласговъ и иныхъ, принадлежность которыхъ къ древивищему населению можно признать едва-ли съ меньшею достовърностью. Замътимъ далъе, что такъ опредъляемая преданіемъ дата соотвътствуетъ указаніямъ Гомера. Какъ уже неоднократно было отмъчено, эпосъ не обнаруживаетъ знанія не только эллинской Азін, но и дорійскаго завоеванія Пелопоннеса, В'вроятно, по первоначальному своему образованию опъ предшествоваль установлению положения дёль, связаннаго съ этими двумя факторами. Та цивилизація, которую отражаетъ эпосъ, является ахейской на заръ ея въ новомъ отечествъ, а моментъ, который онъ изображаетъ, относится, въроятно, къ первому выступленію народовъ материка за море. Вождями ихъ были Ахейцы, но сами они не всъ принадлежали къ илемени своихъ вождей. Если греческое преданіе относительно собравшихся въ Аттикъ послъ Троянской войны остатковъ этой экспедиціи вообще заслуживаетъ довърія, то оно несомнънно приводитъ къ заключенію, что европейскія силы подъ Троей во всякомъ случай состояли не исключительно изъ ахейцевъ.

Въ этомъ смыслъ я считаю іонійское переселеніе историческимъ фактомъ. Совершенно нътъ причинъ относиться къ нему съ недовъріемъ, если мы будемъ помнить, что народному преданію ничто такъ не свойственно, какъ кристаллизація ряда послідовательных событій въ виді одного. Такъ, напр., дорійское покореніе Пелопоннеса разематривалось какъ одно катастрофическое событіе, а именно возвращение Гераклидовъ, хотя греческая литература, начиная съ Гомера, безсознательно свидътельствовала объ ошибочности этого взгляда. Въдь Дорійцы шли на югь небольшими группами въ теченіе нёсколькихъ поколёній и въ то время, когда составлялась Одиссея, являлись уже элементомъ въ населеніи Крита. Подобныя переселенія почти всегда происходили такимъ образомъ. Группы кочевыхъ турокъ утвердились въ Малой Азіи покольніями ранье завоеванія Сельджуковъ и стольтіями ранье появленія Оттомановъ на арець исторіи. Они находились и въ юго-восточной Европ'в ран'ве нашествія турокъ на нашъ континенть. Если вы будете помнить объ этой народной склонности къ перспективному укорачиванію исторіи, то въ преданіи объ іонійскомъ переселеніи вы не найдете ничего для васъ неожиданнаго.

Несомнънно, узкій и вытянутый греческій полуостровъ въ теченіе многихъ поколъній подвергался со стороны внутреннихъ земель Европы перемежавшемуся наплыву сильныхъ племенъ, соблазненныхъ перспективой грабежа страны съ богатой упадочной культурой или вытёсненныхъ какой-либо force majeure изъ мъстъ ихъ прежняго пребыванія. Затъмъ должны были произойти значительныя последовательныя перемещения древнейшаго южнаго населения. Неспособные сопротивляться жельзному оружію завоевателей болье слабые туземцы должны были сдълаться рабами; болъе сильные могли състь на суда и отправиться на поиски новаго отечества. Въ дальнъйшихъ поискахъ счастья ивкоторые изъ пришельцевъ могли присоединиться къ эмигрантамъ или послъдовать за ними и, вследствіе своей природной силы и своей большей сноровки въ военномъ деле, могли встретить благопріятное отношеніе къ себе, какъ къ руководителямъ. Но они должны были составлять незначительное численное меньшинство. По всей вёроятности, они взяли съ собой женщинъ изъ своего народа въ небольшомъ числъ, или совершенно не имъли ихъ, и заключали браки съ женщинами, принадлежавшими къ старому населенію. Происходившія отъ этихъ браковъ дёти должны были получать воспитаніе скорёе отъ своихъ матерей, чёмъ отъ отцовъ, и развившаяся въ новой страпе цивилизація по типу своему въ существенномъ должна была представлять цивилизацію старшей расы.

Здёсь какой-либо оппонентъ можетъ, пожалуй, представить свои возраженія. Какъ быть съ данными лингвистическаго характера? Если старшая раса находилась въ Іоніи въ значительномъ большинствъ, и если даже дъти, принадлежавшія къ младшей расъ, учились говорить у эгейскихъ матерей, то въ результатъ не долженъ ли былъ сдълаться обыкновеннымъ разговорнымъ языкомъ тотъ, на которомъ говорила старшая раса? Между тъмъ въ дъйствительности, какъ извъстно всему міру, историческимъ языкомъ былъ греческій. Возражение это справедливо, но не всегда пригодно. Какъ показываетъ опытъ, языкъ измёняется при завоеваніи болёе легко, чёмъ типъ цивилизаціи. Обратимся къ той же Малой Азіи въ наше время. Что сталось съ греческимъ языкомъ у 99 сотыхъ ея населенія? Этотъ языкъ постигла та же судьба, которой нёкогда подверглись внутренніе языки ея подъ давленіемъ Грековъ. Побъдоносное турецкое меньшинство навязало свой языкъ въ одинаковой степени туземцамъ Іоніи, Лидіи, Фригіи и Каппадокіи. Однако же типъ цивилизаціи и основныя религіозныя в рованія населенія не тв, которыя свойственны настоящимъ туркамъ. Сравните также хорошо извъстный лингвистическій результать завоеванія Египта очень незначительнымъ числомъ арабовъ. Еще до начала переселенія въ Азію языкомъ всей материковой Греціи могъ вполнъ сдълаться языкъ съверныхъ завоевателей.

На вопросъ оппонента мы можемъ также отвътить другимъ вопросомъ.

Что намъ извъстно объ языкъ до-ахейской Греціи? Даже если бы минойскія таблички могли быть разобраны, онъ могли бы и не дать намъ достовърныхъ разъясненій по этому вопросу. На Крить, конечно, могъ быть въ употребленіи весьма отличный языкъ, настолько же отличный, насколько таковою является, сравнительно съ языкомъ Гортинскихъ законовъ, отдаленная вътвь индо-германскаго языка въ трехъ не объясненныхъ надписяхъ Преза. Въ глазахъ позднийшихъ Эллиновъ население Аркадии было въ материковой Греціи самымъ первобытнымъ и наиболье консервативнымъ. Его историческое наръче было очень близко къ тому, на которомъ написанъ Гомеровскій эносъ, а также къ тому наржчію Кипра, которое изображалось силлабическимъ шрифтомъ, представлявшимъ, несомнънно, пережитокъ минойскаго письма. На основании какихъ данныхъ мы можемъ знать, что это аркадское наржчіе не представляеть собою доисторического языка, который некогда быль въ употреблени въ значительной части эгейской области, если не на Критъ? Такъ было во всякомъ случав по убъждению профессора Конвэя. Далъе, на основани чего мы можемъ знать, что обычнымъ языкомъ позднайшей Эллады быль скорве языкъ младшаго, чвмъ старшаго элемента расы? Въ дъйствительности мы ничего не знаемъ о доисторическихъ языкахъ центральной Европы; мы о нихъ знаемъ не болке того, что извъстно о доисторическихъ эгейскихъ языкахъ. Мы не въ состоянии рашить въ утвердительномъ или отрицательномъ смыслѣ вопросы: были ли эти семьи родственны между собою и существовали ли между ними сильныя различія. Мы не можемъ также сказать, изъ котораго языка развились позднёйшія греческія нарічія, развились ли они изъ обоихъ языковъ, или въ какой пропорціи удержался каждый изъ старшихъ языковъ. Поздивиший греческий языкъ могъ быть въ основъ своей средне-европейскимъ, въ сильной степени зараженнымъ эгейскими пережитками; онъ могъ также быть въ основъ эгейскимъ съ примъсями средне-европейскаго, подобно тому какъ англійскій языкъ представляется въ основъ англо-саксонскимъ, сильно зараженнымъ говоромъ норманскихъ завоевателей. Въ настоящее время факты, каковы бы они ни были, являются слишкомъ проблематическими для того, чтобы возможно было на лингвистическихъ данныхъ основывать какое-либо дъйствительное доказательство въ пользу послъ-эгейскаго характера іонійской цивилизаціи или противъ него.

Нъкоторые изъ моихъ постоянныхъ слушателей могутъ склониться къ мысли, что я придавалъ эгейской цивилизаціи слишкомъ большое значеніе. Существуєтъ хорошо извъстная тенденція находить одну формулу

для, объясненія всёхъ фактовъ и такая же общензвёстная тенденція опровергать самую новъйшую формулу. Но я признаю, что мои лекціи не являются результатомъ какой-либо изъ этихъ тенденцій. Во всякомъ случав, я заявляю, что я не находился подъ вліяніемъ принципа: omne ignotum pro magnifico. Эгейская нивилизація уже не числится среди ignota, каковыми являются проявленія доисторической жизни. Благодаря богатству многихъ изъ мъстъ поселеній, принадлежащихъ къ этой цивилизаціи, и обильному сохраненію въ нихъ всевозможныхъ остатковъ; благодаря тому, что эти мъста поселеній въ большинствъ своемъ оставались нетронутыми до поколенія, которому научная мысль уже вивнила въ обязанность производство раскопокъ въ духв научнаго безпристрастія; благодаря, наконецъ, значительному количеству світа, пролитаго въ глубь литературой последующаго историческаго населенія данной области, мы освъдомлены объ эгейской цивилизаціи сравнительно въ большей степени, чвиъ, напр., о месопотамской. Многое остается еще не выясненнымъ и неизвъстнымъ, но едва-ли можетъ быть какая-либо сторона общественной жизни этой цивилизаціи, которая теперь еще не осв'єщена, или какой-либо общій классь ся произведеній, экземпляры которыхь еще не открыты. Произведенія ея мы, действительно, знаемъ боле подробно и боле точно, чемъ те, которыя принадлежать последующему архаическому эллинскому вёку.

Насколько это знаніе оправдываеть широкое приміненіе эгейской формулы къ объяснению доисторической цивилизации Ближияго Востока? Мы не только знаемъ по матеріаламъ, доставленнымъ болье глубокими слоями повсюду, гдв только они подвергались развёдкамъ, о безспорномъ господствё этой цивилизаціи въ Эгейской области въ теченіе всего доисторическаго періода человіческой производительности, начиная съ неолитического въка, но можемъ видъть также, что вліяніе ся, по крайней мірі, въ болье позднемъ ся періоді распространялось чрезвычайно широко внё предёловъ этой области. Въ отношеніи западныхъ Средиземно-морскихъ : странъ давно стало признаннымъ фактомъ археологіи, что доисторическая Сицилія была проникнута поздивишимъ вліяніемъ этой цивилизаціи; этотъ фактъ иллюстрируетъ и до нікоторой степени объясняеть греческое преданіе, по которому Миносъ и его критяне сами отплыли въ Сицилію и послёдній царь эгейскаго Крита нашелъ тамъ свою смерть. Едва ли менъе очевиднымъ позднее эгейское вліяніе представляется на кладбищахъ южной Италіи и даже среди древностей сѣверо-восточной части полуострова, бассейна По и Венеціанской провинціи. Мы находимъ его въ Сардиніи и, по новъйшимъ изслъдованіямъ, въ доисторическихъ слояхъ южной Испаніи.

Въ восточныхъ Средиземно-морскихъ странахъ эгейская культура была еще болъе могущественна; проникание ея мъстныхъ произведений въ чуждыя культуры было болье частымъ. Мы должны еще узнать, какое воздъйствіе она имъла на ближайшій берегъ Африки, на Киренаику, и по этой причинъ, ссли не по какой-либо иной, мы серьезно надъемся, что благодаря новой эрт въ Турціи въ скоромъ времени можеть послідовать открытіе этой территоріи для изследованія археолога. Относительно же проникновенія эгейскаго вліянія въ долину Нила не существуетъ уже и тъпи сомпънія; постояпныя новыя открытія эгейскихъ произведеній въ египетскихъ містностяхъ показывають, что намъ неизвъстны даже полностью его размъры. Объ этомъ такъ много говорилось съ того времени, когда профессоръ Flinders Petrie нашелъ критскіе черенки въ 10го-восточномъ Фаюмѣ среди остатковъ двѣнадцатой династіи и фрагменты свыше 800 эгейскихъ вазъ въ мъсть поселенія восемнадцатой династіи Эль-Амарив, что мив остается лишь обратить ваше внимание на новейши свёдёнія, полученныя производителями египетскихъ раскопокъ въ теченіе последнихъ двухъ кампаній. Въ Абидосе, где уже профессоръ Petrie нашель доказательства существованія во времена древней имперіи торговли съ Критомъ, профессоръ Garstang весной 1907 года открылъ могилу двънадцатой династіи, заключавшую въ себъ превосходную вазу особеннаго, безошибочно опредъляемаго полихромнаго производства Крита средне-минойскаго въка. Въ поселеніи того же періода, расположенномъ въ Рифэ, немного внизъ по долинъ и недалеко отъ Ассіута, профессоръ Petrie около того же времени нашелъ другіе раскрашенные эгейскіе черепки. Этоть же изследователь, которому суждено было первому открыть глаза на этотъ классъ остатковъ, находимыхъ въ Египтъ, добыль уже другіе при раскопкахъ въ Телль-эль-Яхудіе при вершинъ Лельты. Въ последнее время эгейскія вазы, вероятно, изъ местностей на Дельте, неоднократно попадали также въ руки Камрскихъ купцовъ. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ настоящее время какія-либо значительныя раскопки въ египетскихъ слояхъ періода отъ Древняго Царства до двънадцатой династіи редко обходятся безъ находовъ эгейскихъ предметовъ. Существовалъ, однако, не только ввозъ такихъ предметовъ. Какъ замътили профессора фонъ-Биссингъ и Навиль, въ Египтъ были мъстныя имитаціи эгейскихъ керамическихъ издёлій и эгейскихъ рельефовъ; нёкоторые долго утверждали, что особое натуралистическое искусство, которымъ отмъчено въ Эль-Амарнъ царствование Аменхотепа IV, возникло изъ того же источника, откуда произошло громадное изобиліе найденныхъ тамъ раскрашенныхъ вазъ не-египетскаго характера.

Я уже указываль на эгейскіе предметы, найденные въ м'ястахъ поселеній Филистін и южной Палестины. Въ Джезеръ и Телль-эль-Сафи были открыты какъ эгейскія, такъ и явно кипрскія гончарныя издёлія, мечъ эгейской рогатой формы и, согласно сообщению посттившаго раскопки д-ра Дункана Мэкензи, весьма компетентнаго наблюдателя, основанія стросній, обнаруживающія въ плант хорошо извістныя эгейскія черты. Если получить права гражданства теорія г. Эванса, по которой линейные письменные знаки, выразанные на черепкахъ въ Телль-эль-Гези, произошли отъ минойскаго линейнаго письма, а съверная и южная семитическія системы имъли прямо или косвенно одинаковое происхождение, то свидътельство о проникновении эгейскаго вліянія сдъластся еще болье убъдительнымъ. Я говорилъ также объ эгейскомъ вліяніи на Финикію. Г. Heuzey изъ Лувра давно уже указаль на очевидную связь между нъкоторыми терракотами, найденными на Ливанскомъ берегу, и хорошо извъстнымъ кипрскимъ классомъ. Такъ какъ намъ теперь извъстно, что этотъ классъ пріобрёль свой характерь не отъ финикійскихь образцовь, но отъ туземнаго послъ-эгейскаго искусства самого острова, то эти финикійскія терракоты представляють собою хорошее доказательство того эгейскаго вліянія, которое раціонально искать на азіатскомъ материкѣ въ близкомъ сосъдствъ съ такимъ продуктивнымъ центромъ эгейскаго искусства, какимъ былъ Кипръ.

Наконецъ, позвольте миъ, не касаясь Малой Азіи, вопросъ о которой, находясь sub iudice, вовлекъ бы наши разсужденія въ заколдованный кругъ, папомнить вамъ объ обширной континентальной области юго-восточной Европы, доставляющей въ такомъ изобиліи остатки культуры, близко родственной эгейской. Эта область въ свою очередь распространяла свое вліяніе въ сторону дальняго съвера и запада, вдохновляя прекрасную орнаментацію доисторической Скандинавін и кельтскаго искусства Прландін и Великобританін. Полнее знаніе и правильное пониманіе дунайскихъ и балканскихъ древностей имѣютъ особенно важное значение для разсматриваемой проблемы. Добытыя данныя указывають, что мы имжемъ дёло не съ культурой, вышедшей изъ эгейской, но съ независимымъ мъстнымъ развитіемъ, дъйствовавшимъ по линіямъ, близко параллельнымъ ея курсу. Если мы еще не въ состояніи рашиться сказать съ уваренностью, что дунайское и эгейское населенія были родственны, мы можемъ, однако, ясно зам'ятить столь тесную связь ихъ культуръ, что при грубой общей классификаціи вполнѣ возможно принять ихъ за одну группу. Всю юго-восточную Европу и острова можно признавать за общую область эгейско-дунайской цивилизаціи.

Въ проблемъ о началахъ греческой цивилизаціи прежде всего приходится считаться съ этейской культурой, которая столь полно заняла будущую эллинскую область, покрывъ ее вліяніями, дійствовавшими на пункты болье отдаденные, чемъ те, до которыхъ эллинской культурт суждено было проникнуть виовь черезъ много стольтій; пришлось бы считаться съ нею даже въ томъ случав, еслибы она достигла значительно менве высокой степени развитія, чёмъ та, которая должна быть признаваема по ея остаткамъ. Они во всякомъ случав свидетельствують о такомъ уровне общественнаго состояния, который въ области преобладація этой культуры долженъ быль оставить такой же глубокій и неизгладимый слёдь, какь тё, которые оставили нильская и месопотамская цивилизаціи. Если подобное утвержденіе кажется вамъ слишкомъ сильнымъ, то обратите на минуту ваше внимание на духъ и выполнение лучшихъ изъ найденныхъ произведеній эгейскаго искусства. Въ качествъ примъровъ среди многихъ другихъ возьмите фигурки изъ слоновой кости и фаянсовые рельефы Кносса или ръзныя стеатитовыя вазы изъ Агін Тріады, полихромныя тончайшія гончарныя издёлія класса «Камаресь» или работу золотыхъ дълъ мастеровъ на кубкахъ Вафіо и кинжальныхъ кличкахъ Микенъ, работу граверовъ на прекрасивищихъ рёзныхъ камняхъ или раскрашенныя сцены на большомъ саркофатк изъ Агіи Тріады. Вамъ придется обратиться къ статув «Шейхъ-эль-беледъ» въ Каиръ, если вы пожелаете найти параллель къ натуралистическому исполнению миніатюрныхъ издёлій изъ слоновой кости въ Кноссъ, или къ лучшихъ скульптурамъ животныхъ, принадлежащимъ восемпадцатой династіи фараоновъ, и къ кульминаціонному моменту ассирійскаго искусства, представленному львиной охотой Ашурбанинала, а также глазированными рельефами времени Шалманесера Второго въ Ашурћ, если вы будете искать что-либо достойное сравнения съ пластиной Кносса, на которой изображена дикая коза, кормящая своего козленка. Но когда вы перейдете къ кубкамъ Агіи Тріады и гончарнымъ издёліямъ Камаресъ, вы окажетесь въ затруднительномъ положеніи. Такой натуралистической трактовки формъ въ рельефъ ивтъ среди остатковъ какъ сгипетскаго, такъ и месопотамскаго искусства, даже въ Эль-Амарнъ; нътъ такого керамическаго производства, принадлежащаго какой-либо древней восточной цивилизаціи, которое действительно можно было бы сравнить съ лучшими издъліями «Камаресъ». Мы не встрѣчаемъ также вий эгейской культуры какихъ-либо примёровъ живописной инкрустаціи изъ сплавовъ золота, подобной той, которою щедро покрыты микенскіе клинки. Особенно имћетъ значеніе то обстоятельство, что всякій разъ, когда какой-либо критикъ пытался высказывать комментаріи относительно старацій эгейскаго художника, направленныхъ къ осуществлецію идеала путемъ близкаго изученія природы, стараній, преобразовавшихъ иноземные образцы на энкомійскомъ пгральномъ ларчикѣ или выразившихся въ украшеніяхъ лотосами на критской вазѣ изъ Закро, этотъ критикъ неизбѣжно долженъ былъ спускаться на много вѣковъ, чтобы найти что-либо достойное сравненія. Наиболѣе древніе образцы для сравненія всегда, повидимому, находили въ лучшемъ періодѣ позднѣйшаго эллинскаго искусства, но ни въ одномъ изъ періодовъ восточнаго искусства.

Оставимъ далъе изящныя искусства, не упомянувъ и о десятой части разнообразныхъ техникъ, и обратимся къ основательной освъдомленности эгейской культуры въ болъе практическихъ вопросахъ. Обратите внимание на санитарныя и гидравлическія устройства дворца въ Кносс'в или на то искусство въ строительномъ дёлё, съ которымъ могли класть этажъ на этажъ и возводить широкія л'єстниці маршь за маршемь. Въ ариеметик' зам'єтьте знаніе дробей и пропорцій, ясно обнаруживающееся въ записяхъ на счетныхъ табличкахъ Кносса. Примите въ соображение свидътельство о высококультурной и пышной общественной жизни, котороое необходимо признать въ богатствъ украшеній, щедро помъщенныхъ на всевозможныхъ предметахъ домашняго обихода, какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ, въз изысканности женской одежды, въ изображеніяхъ сценъ спорта и празднествъ и во ввозъ произведеній отдаленныхъ цивилизацій. Мив пътъ падобности останавливаться на разсмотръніи этого вопроса. Вы не можете провести часа въ музеъ Кандін или въ Микенскомъ зал'в въ Аоннахъ, не почувствовавъ, что вы находитесь передъ произведеніями такой цивилизацій, традицій которой должны были исчезнуть съ большимъ трудомъ даже въ томъ случав, если она подверглась нападению со стороны крайне варварскихъ племенъ. Но, какъ я уже намекаль, нападавшіе на нее, по всей въроятности, далеко не были варварами. Для доказательства правильности этого утвержденія позвольте мит передъ концомъ остановиться на изсколько минутъ на среднеевропейскихъ древностяхъ, съ которыми, быть можетъ, вы не очень близко знакомы всабдствіе того, что онт были изданы иногда въ мало доступныхъ трудахъ.

Тѣ изъ нихъ, которыя затрагивають нашу проблему, состоять изъ гончарныхъ издѣлій, оружія, терракотовыхъ фигурокъ и иныхъ предметовъ поздняго неолитическаго, броизоваго и древнѣйшаго желѣзнаго вѣковъ. Вѣдъ мы

должны предположить, что главныя переселенія на югь произошли въ послѣднемь изъ упомянутыхъ періодовъ, если, какъ принято всѣми, эгейскія культуры были побѣждены вслѣдствіе примѣненія сѣверянами желѣзнаго оружія. Несомнѣнно, гомеровскіе Ахейцы, которыхъ мы разсматриваемъ, какъ нервую главную волну эмигрантовъ, представлены обладающими знакомствомъ съ желѣзомъ, хотя бронза находилась еще въ общемъ употребленіи; затѣмъ оба металла были найдены совмѣстно въ нѣкоторыхъ критскихъ и аттическихъ могилахъ, отнесенныхъ, по ихъ гончарнымъ издѣліямъ, къ послѣднимъ столѣтіямъ второго тысячелѣтія до Р. Х. Если высказанный взглядъ правиленъ, какъ имѣется полное основаніе полагать, то, обращаясь къ вопросу о сѣверныхъ переселенцахъ, обрушившихся на Грецію въ концѣ эгейской эпохи, мы должны принять въ соображеніе всѣ матеріалы, добытые въ стоянкахъ неолитическаго, бронзоваго и древнѣйшаго желѣзнаго вѣковъ въ бассейнъ Дупал.

Эти стоянки расположены по всему пространству материка отъ сѣвернаго берега Чернаго моря до восточныхъ Альпъ. Въ продолжение указанныхъ періодовъ ни одинъ странствовавшій народъ не могъ вступить на Балканскій полуостровъ, не приходя въ какое-либо соприкосновеніе съ культурой, о которой свидѣтельствуютъ эти стоянки. Насколько въ настоящее время извѣстно, сѣверный предѣлъ ихъ идетъ отъ Кіева въ Россіи до Аттерзее въ юго-западной Австріи, а пространство, на которомъ открыты подобныя стоянки, заключаетъ въ себѣ Бессарабію, Румынію, Сербію и Боспію. Но это еще не все. Рядъ подобныхъ стоянокъ направляется къ югу черезъ Оракію въ сѣверо-западную Малую Азію и черезъ Македонію въ Фессалію. Къ этой группѣ принадлежитъ, повидимому, первый городъ въ Гиссарликѣ и кладбище Гортана въ Мизін; то же слѣдуетъ сказать о древнѣйшихъ остаткахъ въ нѣсколькихъ стоянкахъ Фессаліи, какъ, напр., въ Димини, въ Сескло и на холмѣ Зереми, педавно изслѣдованномъ гг. Wace и Droop'омъ, членами британской школы въ Аоинахъ.

Почти во вейхъ этихъ стоянкахъ древнийши произведения человика являются неолитическими и обнаруживаютъ такіе містные варіанты формы и орнаментаціи, что ихъ въ большинстві слідуетъ считать произведеніями містной работы. Другими словами, въ очень отдаленную эпоху, задолго до времени эллинскихъ переселеній, существовало производство въ очень многихъ містахъ по всей юго-восточной Европів. Производство это во всякомъ случай не принадлежало псключительно въ наиболіве грубому роду. Въ Бутмирів въ Босній на кладбищів, гдів металль не быль встрівчень, найдены вазы съ

лённой и рёзной орнаментаціей изъ спиралей, отличающейся такимъ же изяществомъ рисунка и такой же художественностью расположенія, какъ любая изъ извёстныхъ простёйшихъ спиральныхъ орнаментацій; тамъ же найдены были обломки глиняныхъ фигурокъ, обнаруживающихъ значительное искусство моделированія человёческихъ формъ, очень мелкіе отесанные кремни и полированное и каменное оружіе. Спирали представляютъ собою не единственный орнаментъ. Существуетъ большое разнообразіе геометрическихъ узоровъ, часто инкрустированныхъ введеніемъ бѣлой массы. Найденные при подобныхъ же обстоятельствахъ въ Кукутенахъ въ Румычіи глиняные идолы обнаруживаютъ въ высшей степени тщательную орнаментацію изъ линій, слѣдующихъ за контурами фигуры и создающихъ впечатлѣніе татуировки кожи. Но наилучшую дунайскую неолитическую орнаментацію даютъ найденныя д-ромъ фонъ-Штерномъ въ Петренахъ бессарабскія гончарныя издѣлія съ фіолетовой окраской на красновато-коричневомъ фонѣ, началами полихроміи и недурно исполненными изображеніями животныхъ и даже человѣческихъ фигуръ.

Нѣкоторые утверждали, что эти дунайскія неолитическія издѣлія относятся къ значительно болѣе поздиему времени, чѣмъ эгейская орнаментированная неолитическая работа; однако, лучшій авторитетъ д-ръ Гёрнесъ признаетъ первыя даже болѣе ранними. Далѣе можно отмѣтить слѣдующее. Залеганіе слоевъ холма въ Гиссарликѣ, гдѣ самый нижній слой послѣ-неолитическаго времени содержитъ предметы, близко родственные дунайскимъ, и вертушки съ вырѣзанными символами, замѣчательно сходными съ тѣми, которые замѣчены въ Тордосѣ въ Трансильваніи, весьма убѣдительно свидѣтельствуетъ о томъ, что дунайскій неолитическій періодъ относится приблизительно къ столь же раинему времени, какъ и эгейскій. Во всякомъ случаѣ, едва ли какой-либо серіозный археологъ станетъ утверждать, что онъ не предшествовалъ задолго преднолагаемой датѣ эллинскаго переселенія на югъ. Даже если ничего другого нельзя допустить, то и этого вполнѣ достаточно для нашихъ цѣлей.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, съ появленіемъ броизы произошелъ быстрый прогрессъ въ производствѣ и орнаментаціи. Въ доказательство достаточно указать на прекрасные глиняные кубки изъ Ленгіеля въ Венгріи, оружіе, посуду и туалетныя принадлежности изъ броизы изъ Глазинца въ Босніи и терракотты изъ Клицевца въ Сербіи, не упоминая даже о замѣчательномъ содержаніи болѣе древнихъ могилъ, открытыхъ въ Гальштаттѣ въ Зальцкаммергутѣ на западной границѣ Дунайской области. При этомъ аналогіи съ эгейскими издѣліями броизоваго вѣка дѣлаются столь частыми и близкими, что трудно

пе сдълать вывода о существованіи спошеній между объими цявилизаціями и взаимной передачи вліяній, даже если въ неолитическое время ихъ не было. Нъкоторые авторитеты, какъ, напр., фонъ-Штериъ, думаютъ даже, что пеолитическое искусство эгейской цивилизаціи пропикло изъ внутренней Европы при какомъ-либо переселенческомъ движеніи. Однако, тотъ любопытный фактъ, что неолитическія издѣлія отличаются наибольшей грубостью на Критъ и качественно совершенствуются по мъръ движенія черезъ Мелосъ и Киклады къ Балканамъ, скорѣе служитъ въ пользу обратнаго вывода. Но, во всякомъ случаѣ, въ такомъ примитивномъ искусствѣ, какимъ было неолитическое, болѣе вѣроятными являются самостоятельныя зарожденія. Любопытный рядъ параллельныхъ формъ и декоративныхъ мотивовъ бронзоваго вѣка, опубликованный барономъ Рейнгольдомъ фонъ-Лихтенбургомъ въ его «Веіträge zur ältesten Geschichte von Кургоз» въ Протоколахъ Берлинскаго Общества Передней Азіи за 1906 г., долженъ быть принятъ въ соображеніе каждымъ, интересующимся проблемой эллинскихъ началъ.

Переходъ къ желъзному въку наилучшимъ образомъ характеризуется большимъ количествомъ галлыштаттскихъ предметовъ, среди которыхъ многіе напоминають памъ древивиния изъ извъстныхъ бронзъ какъ эллинскихъ, такъ и италійскихъ. Высшую степень искусства последнихъ представляютъ великолъпныя situlae типа Виллановы, найденныя впервые около Болоньи, въ которыхь, какъ и въ стеатитовыхъ вазахъ изъ Агіи Тріады на Критъ, мы наблюдаемъ, повидимому, встръчу двухъ художественныхъ вліяній, южнаго п свернаго. Мало сомивий можеть быть относительно того, что движение культуры происходило скорве изъ Дунайской области къ югу, чемъ изъ Средиземной къ съверу. Общее направление переселений, продолжительная эволюція культуры въ Дунайскомъ бассейнъ и сравнительный упадокъ искусства въ Средиземый въ періоди, непосредственно предшествовавшемъ архаическому эллинскому въку, поддерживаетъ теорію, по которой движеніе на югъ является отвътственнымъ за наблюдаемыя въ эгейскихъ и дунайскихъ издъляхъ аналогін. Следуетъ заметить, что подобный же упадокъ произошель, повидимому, въ Дунайской области вскоръ послъ мъстнаго открытія или принятія жельза. Въ нъкоторыхъ округахъ, особенно въ тъхъ, которые расположены близко къ Черному морю, упадокъ начался даже ранбе. Отсюда естественно сдблать выводъ, что въ течение очень продолжительного времени варварския племена изъ обширной Русской земли постоянно теснили Дунайскую область и, наконець, болъе или менъе совершенно придавили ея цивилизацію.

- Такое давленіе мож'етъ обтяснить тѣ вторичныя движенія балканскихъ народовъ на югъ, которыя выразились въ ахейскомъ, дорійскомъ и іонійскомъ нашествіяхъ на Греческій и Анатолійскій полуострова. Состоя изъ искавшихъ убъжища элементовъ, долго жительствовавшихъ въ области Дунайской культуры, эти нашествія принесли съ собой ея произведенія и традиціи, чтобы дать новую жизнь дряхлъвшему эгейскому міру. Мы можемъ разумно предположить, что завоеватели, хотя и побежденные въ борьбе съ боле свверными европейцами, все же были болье сильными и менье развитыми, чъмъ южные народы. По митнію многихъ авторитетовъ, которое, однако, не можетъ быть до сихъ поръ подтверждено данными антропологического характера, сами дунайскія племена въ значительной степени вышли изъ той-же обширной человъческой семьи, которой эгейскія цивилизацій были обязаны своимъ основнымъ племенемъ. Оно было мелкой смуглой средиземной расой, которая среди ранняго человъчества была, повидимому, наиболье артистичной. Это мнъне можно признать правдоподобнымъ, если ввести большую поправку на смъщение, которое должно было произойти вследстве долголетняго пребыванія на границахъ другой семьи. Въдь несомитнио, что цвътъ Ахейцевъ, по описанию Гомера, указываеть на пъкоторый иной, болье съверный, элементь въ древивищемъ изъ эллинскихъ нереселеній. Во всякомъ случат нельпо предполагать, что какія-либо изъ доисторическихъ цивилизацій разсматриваемой области Ближняго Востока, столь заманчивой въ глазахъ населенія пустынь, степей и лъсовъ трехъ материковъ; даже въ неолитическое время сохранились еще въ чистомъ видь. Поскольку антропологь, проникая въ глубь въковъ, могъ добыть матеріалы на одномъ только Критъ, онъ принужденъ былъ имъть дъло съ такими разновидпостями физическаго строенія, которыя при принятіи какой угодио классификаціи препятствовали ему доказывать чистоту расы.

Такова была культура области Дуная и Балканъ. Культура эта, каково бы ни было ея происхождене, должна была оказывать давлене на перессленцевъ, проходившихъ черезъ ея область, даже въ томъ случаѣ, когда они не происходили изъ этой области. Замѣтимъ, что данныя, представляемыя пеолитическими стоянками, энергично указываютъ на самостоятельныя зарожденія культуръ въ Эгейской и Дунайской областяхъ и на послѣдующія развитія по параллельнымъ направленіямъ, обусловленнымъ расовымъ родствомъ и видомятьненнымъ, можетъ быть, сношеніями. Культура области Дуная и Балканъ существовала тамъ за много вѣковъ до окончательнаго перехода переселенцевъ въ Эгейскую область.

Въ началъ монхъ лекцій я намекалъ на чувство, которое до сихъ поръ питаютъ немногіе ревностные эллинисты, особенно въ Англін и Германіи: именно, имъ кажется профанаціей производить эллинскую пивилизацію отъ другихъ цивилизацій, т. е. приписывать ей фактически земное происхожденіе. Это чувство не заслуживаетъ вниманія; вёдь нётъ пичего болёе дёйствительноэллинскаго, чёмъ стараніе сдёлать явленія понятными. А предполагаемый феноменъ внезапнаго и самопроизвольнаго развитія пекусства въ дикой орді, въ теченіе долгихъ въковъ двигавшейся къ западу черезъ пустыни центральной Азін и степи Россін, при первомъ соприкосновенін ея съ нѣкоторой естественной нобуждающей средой, и безудержнаго подъема этого искусства до самаго высокаго художественнаго выраженія, какое только видёлъ міръ, такой феноменъ непонятенъ и принадлежитъ къ числу чудесъ. Такого прогресса per saltum не бываетъ даже у избранныхъ расъ. Но со всей глубиной истинной перспективы возможно представить развитіе греческой цивилизаціи, если просл'ёдить его въ прошломъ, съ одной стороны, до незапамятной культуры эгейскаго міра, а съ другой стороны, до сильной культуры Средней Европы. Мы не отнимаемъ у Эллиновъ инчего такого, что они сделали своимъ, открывъ въ скульптурт и живописи доисторического Крита предчувствіе ихъ художественнаго духа. И мы не уменьшимъ значенія ихъ въ исторіи человъческаго прогресса, если укажемъ, что ихъ соціальные и политическіе идеалы возникли въ той континентальной области, позднъйшія племенныя и общинныя организаціи которой произвели столь сильное впечатлініе на Римлянъ при первомъ ихъ знакомствъ съ германскими племенами.



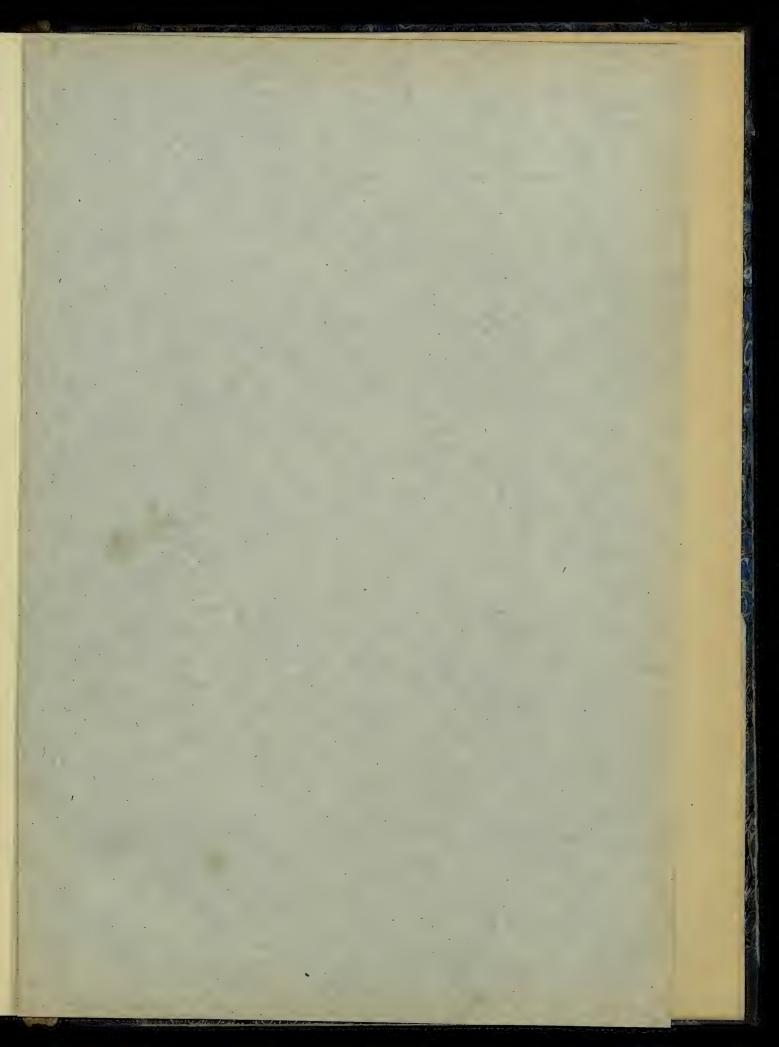



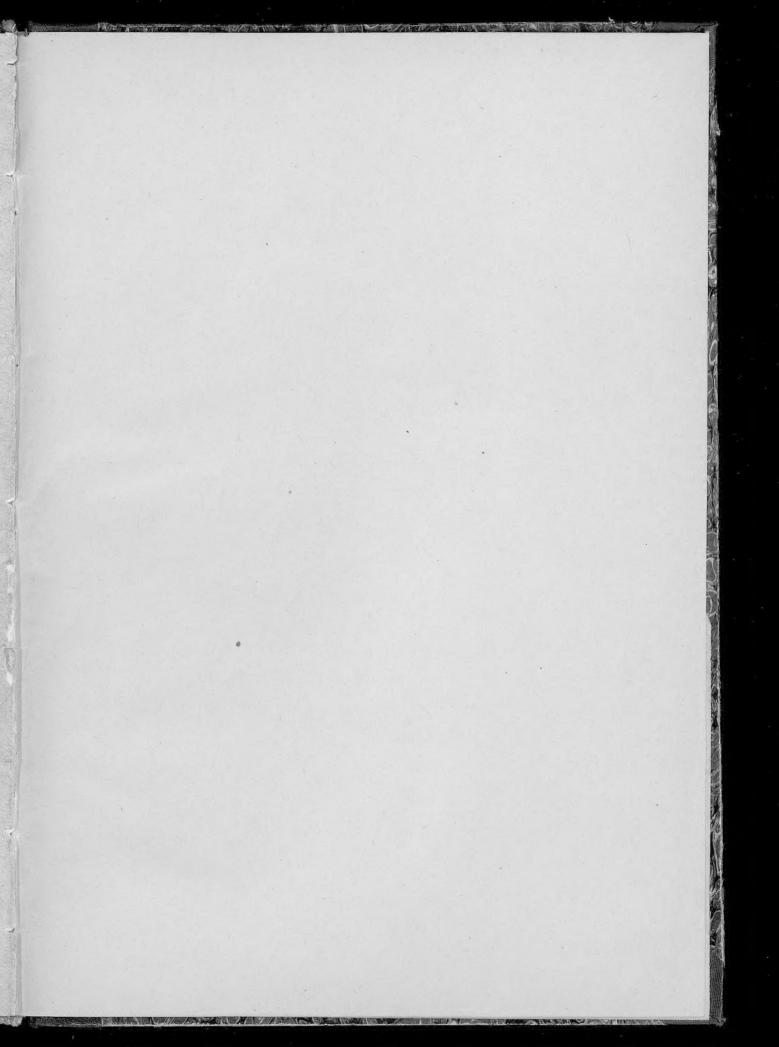

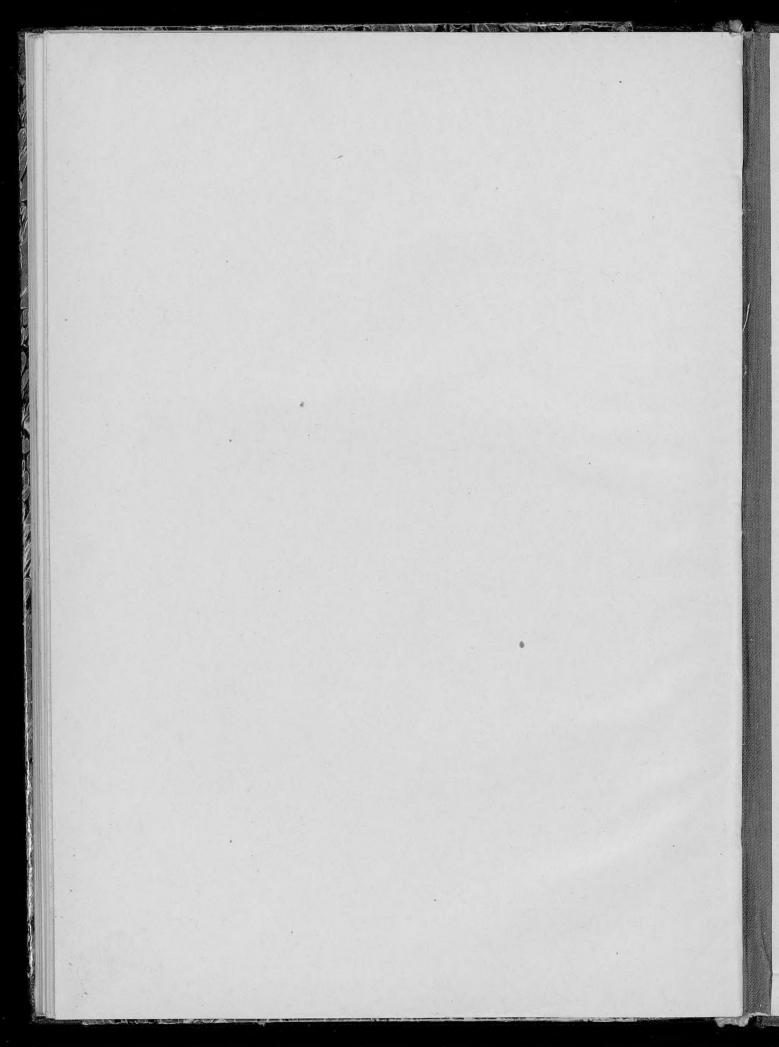

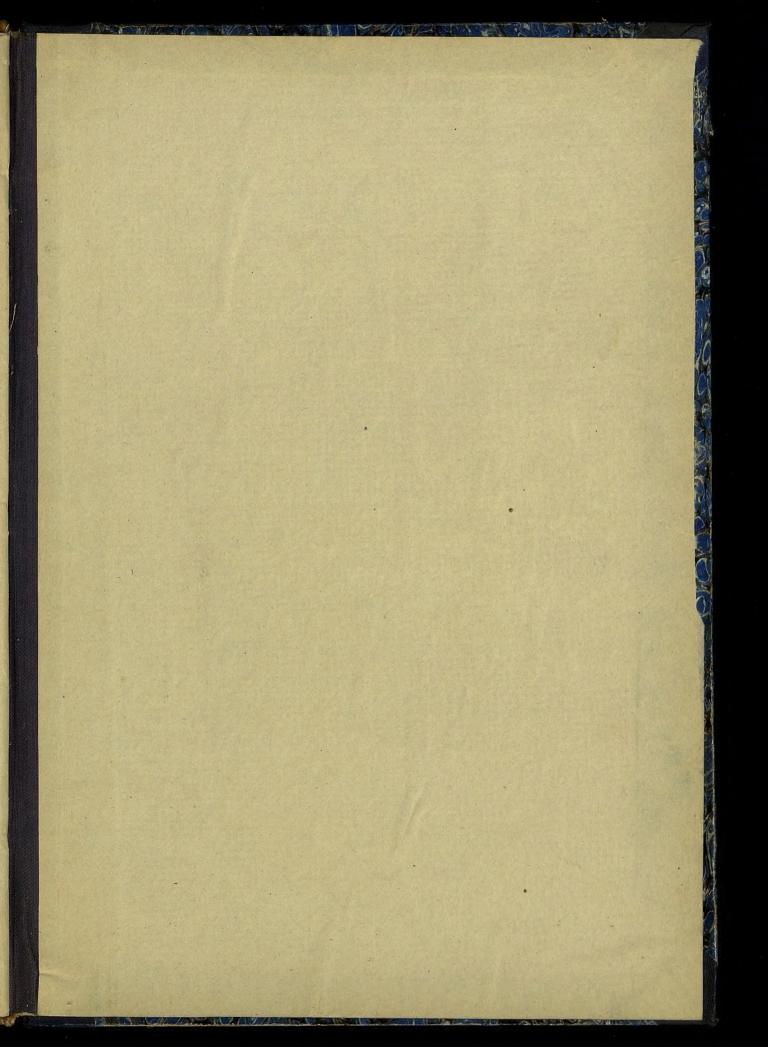

